

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

### О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/



14,35. KF17754



ПЕТРОВСКОЕ.

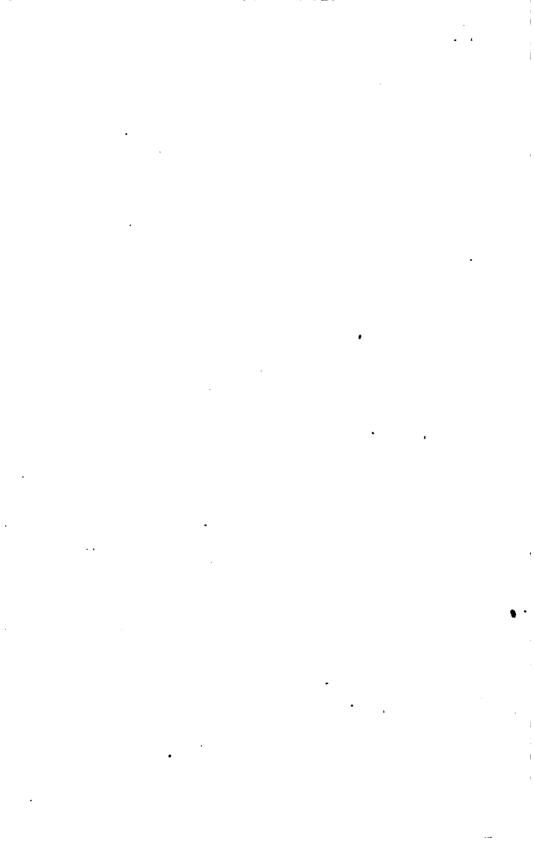

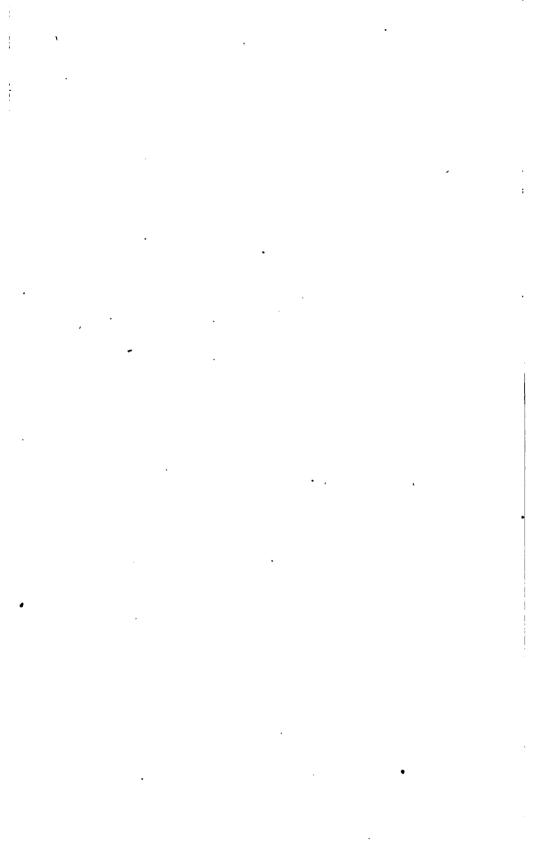

### сочиненія а. пушкина.

П.

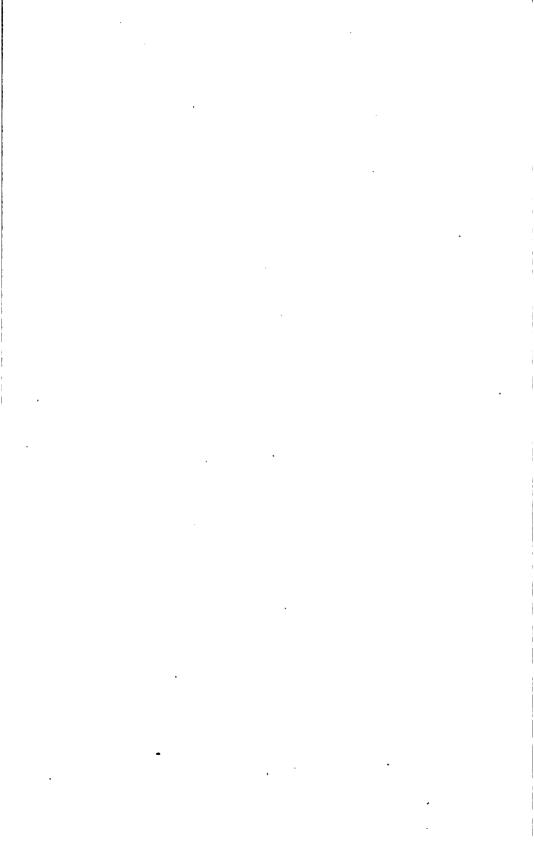

# СОЧИНЕНІЯ

Assekcandpa Noyukuna.

томъ второй.

### CAHRTHETEPBYPFb,

ВЪ ТЕПОГРАФІЕ ЭКСПЕДИЦІК ВАГОТОВЛЕНІЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ВУМАГЬ.

MDCCCXXXVIII

## KF17754



### **МЕЧАТАТЬ НОЗВОЛЯЕТСЯ**,

съ тъмъ, чтобы по напечатаніи, представлено было въ Ценсурный Комичетъ узаконенное число вкзенцагровъ. Апріля 5 дня 1837 года.

Ценсоръ Никитенко.

поэмы и повъсти.

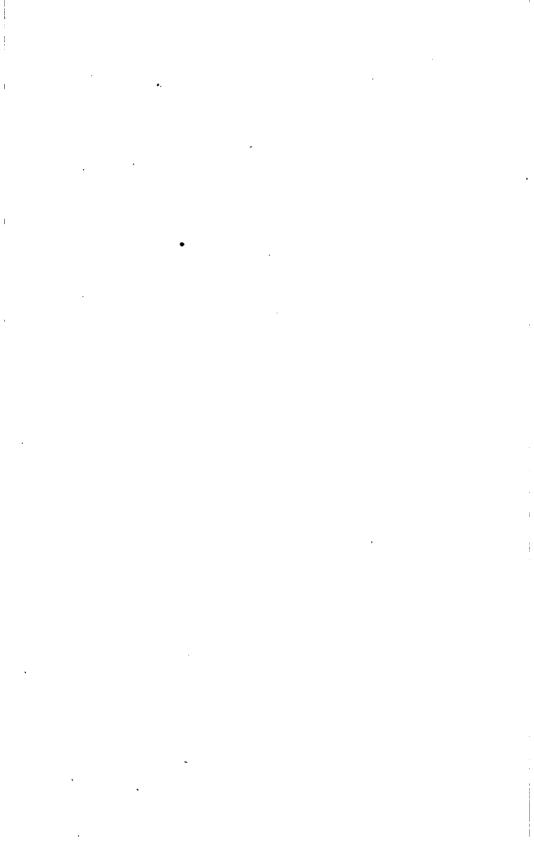

## РУСЛАНЪ И ЛЮДМИЛА.

• . • . • . €. •

•

•

### посвящение.

Для васк, души моей царици,
Красавицы, для васк однихь
Времень минувшихь небылицы,
Въ тасы досуговь золотыхь,
Подъ шопоть старины болтливой
Рукою върной я писаль;
Примите жь вы мой трудь игривой!
Ни тыхь не требуя похваль,
Стастливь ужь я надеждой сладкой,
Что дъва съ трепетомъ любьи
Посмотрить, можеть быть, украдкой
На пъсни гръшныя мои.

. • ,

У лукоморья дубъ зеленый;
Златая цвиь на дубв томъ:
И днемъ и ночью котъ ученый
Все ходить по цвии кругомъ;
Идетъ направо — пвснь заводить,
Палвво — сказку говорить.

Тамъ чудеса: тамъ лѣшій бродить;
Русалка на вѣтвихъ сидить;
Тамъ на невѣдомыхъ дорожкахъ
Слѣды невиданныхъ звѣрей;
Избушка тамъ на курьихъ ножкахъ
Стоитъ безъ оконъ, безъ дверей;
Тамъ лѣсъ и долъ видѣній полны;
Тамъ о зарѣ прихлынутъ волны
На брегъ песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасныхъ
Чредой изъ водъ выходятъ исныхъ,
И съ ними дядька ихъ морской;
Тамъ королевичь мимоходомъ
Плѣняетъ грознаго царя;
Тамъ въ облакахъ передъ народомъ

### поэмы и повъсти.

Черезъ лвса, черезъ моря
Колдунъ несетъ богатыря;
Въ темницъ тамъ царевна тужитъ,
А бурый волкъ ей върно служитъ;
Тамъ ступа съ бабою-ягой
Идетъ-бредетъ сама собой;
Тамъ царь Кащей надъ златомъ чахнетъ;
Тамъ Руской духъ... тамъ Русью пахнетъ!
И тамъ я былъ, и медъ я пилъ;
У моря видълъ дубъ зеленый,
Подъ нимъ сидълъ; и котъ ученый
Свои мнъ сказки говорилъ.
Одну я помню: сказку эту
Повъдаю теперь я свъту...

### РУСЛАНЪ И ЛЮДМИЛА.

### пъснь первая.

Дьла давно минувшихъ дней, Преданья старины глубокой.

Въ толпъ могучихъ сыновей, Съ друзьями, въ гридницъ высокой Владиміръ-солнце пировалъ; Меньшую дочь онъ выдавалъ За князя храбраго Руслана, И медъ изъ тижкаго стакана За ихъ здоровье выпивалъ. Не скоро ъли предки наши, Не скоро двигались кругомъ Ковши, серебряныя чаши Съ кипящимъ пивомъ и виномъ. Они веселье въ сердце лили, Шипъла пъна по краямъ,
Ихъ важно чашники носили
И низко кланялись гостямъ.
Слилися ръчи въ шумъ невнятный;
Жужжитъ гостей веселый кругъ;
Но вдругъ раздался гласъ пріятный
И звонкихъ гуслей бъглый звукъ;
Всъ смолкли, слушаютъ баяна:
И славитъ сладостный пъвецъ,
Людмилу-прелесть и Руслана
И Лелемъ свитый имъ вънецъ.

Но, страстью пылкой утомленный,
Не всть, ни пьеть Руслань влюбленный;
На друга милаго глядить,
Вздыхаеть, сердится, горить
И, щипля усь оть нетерпвнья,
Считаеть каждыя миновенья.
Въ уныны, съ пасмурнымъ челомъ,
За шумнымъ, свадебнымъ столомъ
Сидять три витязя младые;
Безмольны, за ковшемъ пустымъ,
Забыли кубки круговые
И брашна непріятны имъ;
Не слышать въщаго баяна,
Потупили смущенный взглядъ:
То три соперника Руслана;

Въ душв несчастные таятъ
Любви и ненависти ядъ.
Одинъ — Рогдай, воитель смълый,
Мечемъ раздвинувшій предвлы
Богатыхъ Кіевскихъ полей;
Другой — Фарлафъ, крикунъ надменный,
Въ пирахъ никвиъ не побъжденный,
Но воинъ скромный средь мечей;
Послъдній, полный страстной думы,
Младой Хазарскій канъ Ратмиръ:
Всв трое блъдны и угрюмы,
И пиръ веселый имъ не въ пиръ.

Воть кончень онь; встають рядами, Смышались шумными толиами, И всь глядять на молодыхь: Невыста очи опустила, Какь будто сердцемь пріуныла, И свытель радостный женихь. Но тынь объемлеть всю природу, Ужь близко кь полночи глухой; Бояре, задремавь оть меду, Съ поклономъ убрались домой. Женихь въ восторгь, въ упоеньи: Ласкаеть онь въ воображеньи Стыдливой дывы красоту; Но съ тайнымъ, грустнымъ умиленьемъ



Великій Князь благословеньемъ Даруеть юную чету.

И воть невьсту молодую Ведуть на брачную постель; Огни погасли ... и ночную Лампаду зажигаеть Лель. Свершились милыя надежды, Любви готовятся дары; Падуть ревнивыя одежды На Цареградскіе ковры . . . Вы слышите ль влюбленный шопоть И поцалуевь сладкій звукъ И прерывающійся ропотъ Последней робости?...Супругъ Восторги чувствуеть зарань; И воть они настали... Вдругъ Громъ грянулъ, свъть блеснуль въ туманъ, Лампада гаснетъ, дымъ бъжитъ, Кругомъ все смерклось, все дрожитъ, И замерла душа въ Русланв... Все смолкло. Въ грозной тишинъ Раздался дважды голось странной, И кто-то въ дымной глубинв Вавился черные мглы туманной... И снова теремъ пусть и тихъ; Встаетъ испуганный женихъ,



Съ лица катится потъ остылой; Трепеща, кладною рукой Онъ вопрошаетъ мракъ нѣмой... О горе: нѣтъ подруги милой! Хватаетъ воздухъ онъ пустой; Людмилы нѣтъ во тмѣ густой, Похищена безвѣстной силой.

Ахъ, если мученикъ любви
Страдаетъ страстью безнадежно;
Хоть грустно жить, друзья мом,
Однако жить еще возможно.
Но послъ долгихъ, долгихъ лътъ
Обнять влюбленную подругу,
Желаній, слезъ, тоски предметь,
И вдругъ минутную супругу
Навъкъ утратитъ ... о друзья,
Конечно лучше бъ умеръ я!

Однако живъ Русланъ несчастной. Но что сказалъ Великій Князь? Сраженный вдругъ молвой ужасной, На зятя гнѣвомъ распалясь, Его и дворъ онъ созываетъ: «Гдѣ, гдѣ Людмила?» вопрошаетъ Съ ужаснымъ, пламеннымъ челомъ. Русланъ не слышитъ. «Дѣти, други!

- Я помию прежнія заслуги:
- «О, сжальтесь вы надъ старикомъ!
- «Скажите, кто изъ васъ согласенъ
- «Скакать за дочерью моей?
- «Чей подвигь будеть ненапрасень,
- «Тому терзайся, плачь, влодый!
- «Не могь сберечь жены своей! —
- «Тому и дамъ ее въ супруги
- «Съ полцарствомъ прадъдовъ монкъ.
- «Кто жъ вызовется, дъти, други?...»
- Я! молвиль горестный женихь.
- «Я! я! воскликнули съ Рогдаемъ
  Фарлафъ и радостный Ратмиръ:
  Сейчасъ коней своихъ съдлаемъ;
  Мы рады весь изъъздить міръ.
  Отець нашъ, не продлимъ разлуки!
  Не бойся: ъдемъ за Княжной.
  И съ благодарностью нъмой
  Въ слезахъ къ нимъ простираетъ руки
  Старикъ, измученный тоской.

Всь четверо выходять вивсть:

Руслань уныньемь какь убить;

Мысль о потерянной невысть

Его терзаеть и мертвить.

Садятся на коней ретивыхь;

Вдоль береговь Дивира счастливыхь

Летить въ клубищейся ныли; Уже скрываются вдали; Ужъ всадниковъ не видно боль... Но долго все еще глядитъ Великій Князь въ пустое поле И думой имъ вослъдъ летить.

Русланъ томился молчаливо,
И смыслъ и память потерявъ.
Черезъ плечо глядя спъсиво
И важно подбочась, Фарлафъ
Надувнись ъхалъ за Русланомъ.
Онъ говоритъ: «насилу я
«На волю вырвался, друзья!
«Ну скоро ль встръчусь съ великаномъ?
«Ужъ то-то крови будетъ течь,
«Ужъ то-то жертвъ любви ревнивой!
«Повеселись, мой върный мечь,
«Повеселись, мой конь ретивой!»

Хазарскій Ханъ, въ умѣ своемъ Уже Людмилу обнимая, Едва не пляшеть надъ сѣдломъ; Въ немъ кровь играетъ молодая, Огня надежды полопъ взоръ; То скачетъ онъ во весь опоръ, То дразнитъ бѣгуна лихаго, Кружить, подъемлеть на дыбы, Иль дервко ичить на холмы снова.

Рогдай угрюмъ, молчитъ — ни слова . . . Страшась невъдомой судьбы И мучась ревностью напрасной, Всъхъ больше безпокоенъ онъ, И часто взоръ его ужасной На князя мрачно устремленъ.

Соперники одной дорогой
Все вмість вдуть цвлый день.
Дніпра сталь темень брегь отлогой;
Съ востока льется ночи тінь;
Туманы надъ Дніпромь глубокимь;
Пора конямь ихъ отдохнуть.
Воть подъ горой путемь широкимь
Широкій пересікся путь.
«Разъідемся, пора!» сказали,
«Безвістной ввіримся судьбі».
И каждый конь, не чуя стали,
По волі путь избраль себі.

Что дѣлаень, Русланъ несчастный, Одинъ въ пустынной тишинѣ? Людмилу, свадьбы день ужасный, Все, миится, видѣлъ ты во снѣ. На брови мѣдпый шлемъ надвинувъ, Изъ мощныхъ рукъ узду покинувъ, Ты шагомъ ѣдешь межъ полей, И медленно въ душѣ твоей Надежда гибнетъ, гаснетъ вѣра.

Но вдругь предъ витяземъ пещера; Въ пещеръ свътъ. Онъ прямо къ ней Идетъ подъ дремлющіе своды, Ровесники самой природы. Вошель съ уныньемь: что-же зрить? Въ пещеръ старецъ; ясный видъ, Спокойный взоръ, брада съдая: Лампада передъ нимъ горить; За древней книгой онъ сидить, Ее внимательно читая. «Добро пожаловать, мой сынь!» Сказаль съ улыбкой онъ Руслану: «Ужъ двадцать леть я здесь одинъ Во мракв старой жизни вяпу; Но наконецъ дождался дня, Давно предвиденнаго мирю. Мы вивств сведены судьбою; Садись и выслушай меня. Руслань, лишился ты Людмилы; Твой твердый духъ теряетъ силы; Но зла промчится быстрый мигь:

Навремя рокъ тебя постигъ. Съ надеждой, върою веселой Иди на все, не унывай; Впередъ! мечемъ и грудью смълой Свой путь на полночь пробивай.

«Узнай, Руслань: твой оскорбитель Волшебникь страшный Черноморь, Красавиць давній похититель, Полнощныхь обладатель горь. Еще ничей въ его обитель Не проникаль донынь взорь; Но ты, злыхь козней истребитель, Въ нее ты вступишь, и злодый Погибнеть отъ руки твоей. Тебъ сказать пе долженъ боль: Судьба твоихъ грядущихъ дней, Мой сынь, въ твоей отнынь воль.»

Нашъ витязь старцу палъ къ ногамъ, И въ радости лобзаетъ руку. Свътльетъ міръ его очамъ, И сердце позабыло муку. Вновь ожилъ онъ; и вдругъ опять На вспыхнувшемъ лицъ кручина... «Ясна тоски твоей причина; Но грусть не трудно разогнать,

Сказалъ старикъ: тебъ ужасна Любовь свдаго колдуна; Спокойся, знай: она напрасна И юной дввв не страшна. Онъ звъзды сводить съ небосклона, Онъ свиснетъ — задрожить луна; Но противъ времени закона Его наука не сильна. Ревнивый, трепетный хранитель Замковъ безжалостныхъ дверей, Онъ только немощный мучитель Прелестной планницы своей. Вокругъ нея онъ молча бродить, Клянеть жестокій жребій свой... Но, добрый витязь, день проходить, А нуженъ для тебя покой.

Русланъ на мягкій мохъ ложится
Предъ умирающимъ огнемъ;
Онъ ищетъ позабыться сномъ,
Вадыхаетъ, медленно вертится...
Напрасно! Витязь наконецъ:
«Не спится что-то, мой отецъ!
Что дълать: боленъ и душою,
И сонъ не въ сонъ, какъ тошно жить.
Позволь миъ сердце освъжить
Твоей бесъдою святою.

Прости мнв дерзостный вопросъ. Откройся: кто ты, благодатный, Судьбы наперсникъ непонятный? Въ пустыню кто тебя занесъ?»

Вздохнувъ съ улыбкою печальной,
Старикъ въ отвътъ: «любезный сынъ,
Ужъ я забылъ отчизны дальной
Угрюмый край. Природный Финъ,
Въ долинахъ, намъ однимъ извъстныхъ,
Гоняя стадо селъ окрестныхъ,
Въ безпечной юности я зналъ
Однъ дремучія дубравы,
Ручьи, пещеры нашихъ скалъ,
Да дикой бъдности забавы.
Но житъ въ отрадной тишинъ
Дано не долго было мнъ.

Тогда близъ нашего селенья, Какъ милый цвътъ уединенья, Жила Наина. Межъ подругъ Она гремъла красотою. Однажды утренней порою Свои стада на темный лугъ Я гналъ, волынку надувая; Передо мной шумълъ потокъ. Одна, красавица младая

На берегу плела вѣнокъ.

Меня влекла моя судьбина...

Ахъ, витязь, то была Наина!

Я къ ней — и пламень роковой

За дерзкій взоръ миѣ былъ наградой,

И я любовь узналъ душой

Съ ея небесною отрадой,

Съ ея мучительной тоской.

Умчалась года половина; Я съ трепетомъ открылся ей, Сказалъ: люблю тебя, Наина. Но робкой горести моей Наина съ гордостью внимала, Ляшь прелести свои любя; И равнодушно отвъчала: Пастухъ, я не люблю тебя!

И все мив дико, мрачно стало:
Родная куща, ты ы дубровь,
Веселы игры пастуховь —
Ничто тоски не утышало.
Въ уныны сердце сохло, вяло.
И наконецъ задумалъ и
Оставить Финскія поля;
Морей невърныя пучины
Съ дружиной братской переплыть,

И бранной славой заслужить Вниманье гордое Наины. Я вызваль смелыхъ рыбаковъ Искать опасностей и злата. Впервые тихій край отцевъ Услышаль бранный звукь булата И шумъ немирныхъ челноковъ. Я вдаль уплыль, надежды полный, Съ толпой безстрашныхъ земляковъ; Мы десять лать снага и волны Вагрили кровію враговъ. Молва неслась: цари чужбины Страшились дерзости моей; Ихъ горделивыя дружины Въжали съверныхъ мечей. Мы весело, мы грозно бились, Лелили дани и дары, II съ побъжденными садились За дружелюбные пиры. По сердце, полное Наиной, Подъ шумомъ битвы и пировъ Томилось тайною кручиной, Искало Финскихъ береговъ. Пора домой, сказалъ я, други! Повъсимъ праздныя кольчуги Подъ свнью хижины родной. Сказалъ — и весла зашумвли;

И, страхъ оставя за собой,Въ заливъ отчизны дорогойМы съ гордой радостью влетъли.

Сбылись давнишнія мечты,
Сбылися пылкія желанья!
Минута сладкаго свиданья,
И для меня блеснула ты!
Къ ногамъ красавицы надменной
Принесь я мечь окровавленной,
Кораллы, алато и жемчугъ;
Предъ нею, страстью упоенный,
Безмолвнымъ роемъ окруженный
Ея завистливыхъ подругъ,
Стоялъ я плънникомъ послушнымъ;
Но дъва скрылась отъ меня,
Примолвя съ видомъ равнодушнымъ:
Герой, я не люблю тебя!

Къ чему расказывать, мой сынъ, Чего пересказать нѣть силы? Ахъ, и теперь одинъ, одинъ, Душой уснувъ, въ дверяхъ могилы, Я помию горесть, и порой, Какъ о минувшемъ мысль родится, По бородѣ моей сѣдой Слеза тяжелая катится.

Но слушай: въ родинъ моей Между пустынныхъ рыбарей Наука дивная таится. Подъ кровомъ въчной тишины, Среди лъсовъ, въ глуши далекой Живутъ съдые колдуны; Къ предметамъ мудрости высокой Всъ мысли ихъ устремлены; Все слышитъ голосъ ихъ ужасный, Что было и что будетъ вновъ, И грозной волъ ихъ подвластны И гробъ и самая любовъ.

И я, любви искатель жадной,
Рынился въ грусти безотрадной
Наину чарами привлечь,
И въ гордомъ сердць дѣвы хладной
Любовь волшебствами зажечь.
Спѣшилъ въ объятія свободы,
Въ уединенный мракъ лѣсовъ;
И тамъ, въ ученьи колдуновъ,
Провель невидимые годы.
Насталъ давно желанный мигъ,
И тайну страшную природы
Я свѣтлой мыслію постигъ:
Узналъ я силу заклинаньямъ;
Вѣнецъ любви, вѣнецъ желаньямъ!

Теперь, Наина, ты мон! Побъда наша: думалъ н. Но въ самомъ дълв побъдитель Былъ рокъ, упорный мой гонитель.

Въ мечтахъ надежды молодой, Въ восторгв пылкаго желанья, Творю поспъшно заклинанья, Зову духовъ - и въ тив лесной Стрвла промчалась громовая, Волшебный вихорь подняль вой, Земля вздрогнула подъ ногой... И вдругь сидить передо мной, Глазами впалыми сверкая, Старушка дряхлая, съдая, Съ горбомъ, съ трясучей головой — Печальной ветхости картина. Ахъ, витязь, то была Наина!... Я ужаснулся и молчаль, Глазами страшный призракъ мврплъ, Въ сомнъньи все еще не върилъ, И вдругъ заплакалъ, закричалъ: Возможно ль! ахъ, Наина, ты ли! Наина, гдв твоя краса? Скажи, уже ли небеса Тебя такъ страшно измънили? Скажи, давно ль, оставя свъть,

Разстался я съ душой и съ милой? Давно ли? . . . «Ровно сорокъ лвтъ!» Быль дввы роковый отвъть: «Сегодня семьдесять мив било. «Что делать?» мнв пищить она, «Толпою годы пролетвли, Прошла моя, твоя весна -Мы оба постарьть успыли. Но, другъ, послушай: не бъда Невърной младости утрата. Конечно, я теперь съда, Немножко, можеть быть, горбата, Не то, что встарину была, Не такъ жива, не такъ мила; За то (прибавила болтунья) Открою тайну: я колдунья!»

И было въ самомъ дѣлѣ такъ. Нѣмой, недвижный передъ нею, Я совершенный былъ дуракъ Со всей премудростью моею.

Но воть ужасно: колдовство Вполнъ свершилось по несчастью. Мое съдое божество Ко мнъ пылало новой страстью. Скрививъ улыбкой страшный роть,

Могильнымъ голосомъ уродъ

Бормочеть мив любви признанье.

Вообрази мое страданье!

Я трепеталь, потупя взоръ;
Она сквозь кашель продолжала

Тяжелый, страстный разговоръ:
«Такъ, сердце я теперь узнала;
Я вижу, върный другъ, опо
Для нъжной страсти рождено;
Проснулись чувства, я сгараю,
Томлюсь желаньями любви...

Приди въ объятія мои...
О милый, милый! умираю...»

И между тыть она, Руслань,
Мигала томными глазами;
И между тыть за мой кафтань
Держалась тощими руками;
И между тыть — я обмираль,
Оть ужаса, важмуря очи;
И вдругь терпыть не стало мочи;
Я сь крикомь вырвался, быжаль.
Она вослыдь: «о недостойный!
Ты возмутиль мой выкь снокойный,
Невинной дывы ясны дни!
Добился ты любви Наины,
И презираешь — воть мужчины!

Измъной дышутъ всь они!
Увы, сама себя вини;
Онъ обольстилъ меня, несчастной!
Я отдалась любови страстной...
Измънникъ, извергъ! о позоръ!
Но трепещи, дъвичій воръ!»

Такъ мы разстались. Съ этихъ поръ Живу въ своемъ уединеньв Съ разочарованной душой; И въ мірв старцу утвшенье Природа, мудрость и покой. Уже зоветъ меня могила; Но чувства прежнія свои Еще старушка не забыла, И пламя позднее любви Съ досады въ злобу превратила. Душою черной зло любя, Колдунья старая конечно Возненавидитъ и тебя; Но горе на землв не ввчно.

Напть витязь съ жадностью внималь Расказы старца; ясны очи Дремотой легкой не смыкаль, И тихаго полета ночи Въ глубокой думъ не слыхаль. Но день блистаеть лучезарный . . . . Со вздохомь витязь благодарный Объемлеть старца-колдуна; Душа надеждою нолна; Выходить вонъ. Ногами стиснуль Руслань заржавшаго коня; Въ съдлъ оправился, присвиснуль. «Отецъ мой, не оставь меня.» И скачеть по пустому лугу. Съдой мудрецъ младому другу Кричить вослъдъ: «счастливый путь! Прости, люби свою супругу, Совътовъ старца не забудь!»

## **ИЪСНЬ ВТОРАЯ.**

Соперники въ искуствъ брани, Не знайте мира межъ собой; Несите мрачной славъ дани, И унивайтеся враждой! Пусть мірь предъ вами цененьеть, Дивяся грознымъ торжествамъ: Никто о васъ не пожальеть, Пикто не помъщаеть вамъ. Соперники другаго рода, Вы, рыцари Парнасскихъ горъ, Старайтесь не смъщить народа Нескромнымъ шумомъ вашихъ ссоръ; Бранитесь — только осторожно. Но вы, соперники въ любви, Живите дружно, если можно! Повъръте миъ, друзья мои: Кому судьбою непремьнной Дъвичье сердце суждено,

Тотъ будетъ милъ на вло вселенной; Сердиться глупо и гръшно.

Когда Рогдай неукротимый,
Глухимъ предчувствіемъ томимый,
Оставя спутниковъ своихъ,
Пустился въ край уединенный
И вхаль межъ пустынь льсныхъ,
Въ глубоку думу погруженный, —
Злой духъ тревожилъ и смущалъ
Его тоскующую душу,
И витявь пасмурный шепталъ:
«Убью!.. преграды всв разрушу...
Русланъ!.. узнаешь ты меня...
Теперь-то дъвица поплачетъ...»
И вдругъ, поворотивъ коня,
Во весь опоръ назадъ онъ скачетъ.

Въ то время доблестный Фарлафъ, Все утро сладко продремавъ, Укрывшись отъ лучей полдневныхъ, У ручейка, наединъ, Для подкръпленья силъ душевныхъ, Объдалъ въ мирной тишинъ. Какъ вдругъ, онъ видитъ: кто-то въ полъ, Какъ буря, мчится на конъ; И, времени не тратя болъ,

Фарлафъ, покинувъ свой объдъ, Копье, кольчугу, шлемъ, перчатки, Вскочиль въ съдло, и безъ оглядки Летить — а тоть за нимь воследь. «Остановись, бъглень безчестный!» Кричить Фарлафу неизвъстный. «Презрънный, дай себя догнать! Дай голову съ тебя сорвать!» Фарлафъ, узнавши гласъ Рогдая, Со стража скорчась, обмираль И, върной смерти ожидая, Коня еще быстрве гналь. Такъ точно заяцъ торопливой, Прижавши уши боязливо, По кочкамъ, полемъ, сквозь леса Скачками мчится ото пса. На мьсть славнаго побыта Весной растопленнаго сивга Потоки мутные текли И рыли влажну грудь земли. Ко рву примчался конь ретивой, Взмахнуль хвостомь и былой гривой, Бразды стальныя закусилъ И черезъ ровъ перескочилъ; Но робкій всадникъ вверхъ ногами Свалился тяжко въ грязный ровъ, Земли не взвидьль съ небесами,

И смерть принять ужъ быль готовъ. Рогдай къ оврагу подлетаетъ; Жестокій меть ужъ занесенъ. «Погибни, трусь! умри!» вѣщаетъ... Вдругъ узнаетъ Фарлафа онъ; Глядитъ, и руки опустились; Досада, изумленье, гнъвъ Въ его чертахъ изобразилисъ; Скрыпя зубами, онъмъвъ, Герой, съ поникшею главою Скоръй отъвхавъ ото рва, Бѣсился... но едва - едва Самъ не смъялся надъ собою.

Тогда онъ встрътиль подъ горой Старушечку чуть-чуть живую, Горбатую, совсьмъ съдую. Она дорожною клюкой . Ему на съверъ указала. Ты тамъ найдешь его, сказала. Рогдай весельемъ закипълъ И къ върной смерти полетълъ.

А нашъ Фарлафъ? Во рву остался, Дохнуть не смъя; про себя Онъ, лежа, думалъ: живъ ли я? Куда соперникъ алой дъвался? Вдругъ слышитъ примо надъ собой Старухи голосъ гробовой :

- «Встань, молодець; все тихо въ поль;
- «Ты никого не встрътишь боль;
- «Я привела тебѣ коня;
- «Вставай, послушайся меня.»

Смущенный витязь поневоль
Ползкомъ оставилъ грязный ровъ;
Окрестность робко озирая,
Вздохнулъ и молвилъ оживан:
«Ну, слава Богу, и здоровъ!»

- «Повърь!» старуха продолжала:
- «Людинлу мудрено сыскать;
- «Она далеко забъжала;
- «Не намъ съ тобой ее достать.
- «Опасно разъвзжать по свъту;
- «Ты, право, будешь самъ не радъ.
- «Последуй моему совету.
- «Ступай тихохонько назадъ.
- «Подъ Кіевомъ, въ уединеньв,
- «Въ своемъ насавдственномъ селенъв
- «Останься лучше безъ заботь:
- «Отъ насъ Людмила не уйдетъ.»

Сказавъ, исчезла. Въ нетерпѣнъв Благоразумный нашъ герой

Тотчасъ отправился домой, Сердечно позабывъ о славв И даже о княжнъ младой; И шумъ малъйшій по дубравъ, Полеть синицы, ропотъ водъ Его бросали въ жаръ и въ потъ.

Межъ тъмъ Русланъ далеко мчится; Въ глуши лъсовъ, въ глуши полей Привычной думою стремится Къ Людмилъ, радости своей, И говоритъ: «найду ли друга? «Гдъ ты, души моей супруга?

- The im, Alma moch cynpyra:
- «Увижу ль я твой свытлый взорь?
- «Услышу ль нѣжный разговоръ?
- «Иль суждено, чтобъ чародъя
- «Ты въчной плънницей была,
- «И, скорбной девою старея,
- «Въ темницъ мрачной отцвъла?
- «Или соперникъ дерзновенный
- «Придеть?... Нътъ, нътъ, мой другъ безцънный:
- «Еще при мнъ мой върный мечь,
- «Еще глава не пала съ плеть.»

Однажды, темною порою, По камнямъ берегомъ крутымъ Нашъ витязь вхалъ надъ рвкою.

Все утихало. Вдругь за нимъ Стрвлы мгновенное жужжанье, Кольчуги звонъ и крикъ и ржанье И топоть по полю глухой. «Стой!» грянуль голось громовой. Онъ оглянулся: въ полв чистомъ, Поднявъ копье, летитъ со свистомъ Свиръный всадникъ, и грозой Помчалси киязь ему навстрвчу. «Ага! догналь тебя! постой!» Кричить навздникь удалой: «Готовься, другь, на смертну свчу; «Теперь ложись средь здашних масть; «А тамъ ищи своихъ невъстъ.» Руслань вспылаль, вздрогнуль оть гивва; Онъ узнаетъ сей буйный гласъ...

Друзья мои! а наша двва? Оставимъ витизей начасъ; О нихъ опять я вспомню вскорв. А то давно пора бы мив Подумать о младой княжив И объ ужасномъ Черноморв.

Моей причудливой мечты Наперсинкъ иногда нескромной, Я расказалъ, какъ ночью темной Людинлы нѣжной красоты
Оть воспаленнаго Руслапа
Сокрылись вдругь среди тумапа.
Несчастная! когда злодѣй,
Рукою мощною своей
Тебя сорвавъ съ постели брачной,
Взвился какъ вихорь къ облакамъ
Сквозь тяжкій дымъ и воздухъ мрачной,
И вдругъ умчалъ къ своимъ горамъ —
Ты чувствъ и памяти линилась,
И въ страшномъ замкѣ колдуна,
Безмолвна, трепетна, блѣдна,
Въ одно мгновенье очутилась.

Съ порога хижины моей
Такъ видълъ я, средъ лътнихъ дней,
Когда за курицей трусливой
Султанъ курятника сиъсивой,
Пътухъ мой по двору бъжалъ
И сладострастными крылами
Уже подругу обнималъ;
Надъ ними хитрыми кругами
Цыплятъ селенъя старый воръ,
Пріявъ губительныя мъры,
Носился, плавалъ коршунъ сърый,
И палъ какъ молнія на дворъ,
Вавился, летитъ. Въ когтяхъ ужасныхъ

Во тму разсвлинъ безопасныхъ
Уноситъ бъдную влодъй.
Напрасно, горестью своей
И хладнымъ страхомъ пораженный,
Зоветъ любовницу пътухъ...
Онъ видитъ лишъ летучій пухъ,
Летучимъ вътромъ ванесенный.

До утра юная княжна Лежала, тягостнымъ забвеньемъ, Какъ будто страшнымъ сновиденьемъ, Объята; наконецъ она Очнулась, пламеннымъ волненьемъ И смутнымъ ужасомъ полна; Душой летить за наслажденьемь, Кого-то ищеть съ упоеньемъ. Гав жъ, милый, шепчетъ, гдв супругъ? Зоветь, и помертвъла вдругъ. Глядить съ боязнію вокругь. Людиила, гдв твоя сввтлица? Лежить несчастная дввица Среди подушекъ пуховыхъ, Подъ гордой свнью балдахина; Завѣсы, пышная перина Въ кистяхъ, въ узорахъ дорогихъ; Повсюду ткани парчевыя; Играють яхонты какъ жаръ;

Кругомъ курильницы златыя Подъемлють ароматный паръ; Довольно... благо мив не надо Описывать волшебный домъ: Уже давно Шехеразада Меня предупредила въ томъ. Но свътлый теремъ не отрада, Когда не видимъ друга въ немъ.

Три дввы красоты чудесной Вь одеждь легкой и прелестной Княжив явились, подощли, И поклонились до вемли. Тогда неслышными шагами Одна поближе подошла; Княжив воздушными перстами Златую косу заплела Съ искуствомъ, въ наши дни не новымъ, И обвила вънцомъ перловымъ Окружность бавднаго чела. За нею, скромно взоръ склоняя, Потомъ приблизилась другая; Лазурный, пышный сарафанъ Одвль Людмилы стройный стань; Покрылись кудри золотыя И грудь и плечи молодыя Фатой прозрачной какъ туманъ.

Покровъ завистливый лобзаеть Красы, достойныя небесъ. И обувь легкая сжимаетъ Лвъ ножки чудо изъ чудесъ. Княжив последняя девица Жемчужный поясь подаеть; Межъ твиъ незримая пввица Веселы песни ей поеть. увы, ни камни ожерелья, Ни сарафанъ, ни перловъ рядъ, Ни пъсни лести и веселья Ен души не веселять; Напрасно зеркало рисуеть Ея красы, ен наридъ; Потупя неподвижный взглядъ. Она молчить, она тоскуеть.

ТЪ, кои, правду возлюбя,
На темномъ сердца днѣ читали,
Конечно знаютъ просебя,
Что если женщина въ печали,
Сквозь слезъ, украдкой, какъ нибудь,
На зло привычкѣ и разсудку,
Забудетъ въ зеркало взглянутъ —
То грустно ей ужъ не нашутку.

Но вотъ Людмила вновь одна. Не зная, что начать, она

Къ окну решетчату подходить, И взоръ ея печально бродить Въ пространствъ насмурной дали. Все мертво. Снъжныя равнины Коврами яркими легли; Стоять угрюмыхъ горь вершины Въ однообразной былизны И дремлють въ въчной тишинь; Кругомъ не видно дымной кровли, Не видно путника въ снъгахъ, И звонкій рогь веселой ловли Въ пустынныхъ не трубитъ горахъ; Лишь изръдка съ унылымъ свистомъ Бунтуеть вихорь въ полв чистомъ, И на краю съдыхъ небесъ Качаеть обнаженный льсь.

Въ слезахъ отчаянън, Людмила
Отъ ужаса лице закрыла.
Увы, что ждетъ ее теперь?
Бъжитъ въ серебряную дверь;
Она съ музыкой отворилась,
И наша дъва очутилась
Въ саду. Плънительный предълъ:
Прекраснъе садовъ Армиды
И тъхъ, которыми владълъ
Царь Саломонъ, иль князъ Тавриды.

Предъ нею выблются, шумять Великольпныя дубровы; Ален пальмъ и лесь лавровый, И благовонныхъ миртовъ рядъ, И кедровъ гордыя вершины, И золотые апсльсины Зерцаломъ водъ отражены; . Пригорки, рощи и долины Весны огнемъ оживлены; Съ прохладой вьется вътеръ майскій Средь очарованныхъ полей, И свищеть соловей Китайскій Во мракь трепетныхъ вътвей; Летять алмазные фонтаны Съ веселымъ шумомъ къ облакамъ; Подъ ними блещутъ истуканы, И, мнится, живы; Фидій самъ, Питомець Феба и Паллады, Любуясь ими, наконецъ Свой очарованной ръзецъ Изъ рукъ бы выронилъ съ досады. Дробясь о мраморны преграды, Жемчужной, огненной дугой Валятся, плещуть водопады; И ручейки въ твии лесной Чуть выются сонною волной. Пріють покоя и прохлады,

Сквозь ввчну зелень здвсь и тамь Мелькають свытлыя бесыдки; Повсюду розъ живыя вътки Цвътутъ и дышутъ по тропамъ. Но безутьшная Людмила Идеть, идеть и не глядить; Волшебства роскошь ей постыла, Ей грустень ифги светлый видь; Куда, сама не зная, бродить, Волшебный садъ кругомъ обходитъ, Свободу горькимъ давъ слезамъ, И взоры мрачные возводить Къ неумолимымъ небесамъ. Вдругъ освътился взоръ прекрасный; Къ устамъ она прижала перстъ; Казалось, умысель ужасный Раждался ... Страшный путь отверсть: Высокій мостикь надь потокомь Предъ ней висить на двухъ скалахъ; Въ уныны тяжкомъ и глубокомъ Она подходить — и въ слезахъ На воды шумныя взглянула, Ударила рыдая въ грудь, Въ воднахъ решилась утонуть; Однако въ воды не прыгнула И даль продолжала путь.

Моя прекрасная Людивла, По солнцу бытая съ утра, Устала, слезы осушила, Въ душъ подумала: пора! На травку свла, оглянулась, И вдругъ надъ нею свиь шатра, Шумя, съ прохладой развернулась; Объдъ роскошный передъ ней; Приборъ изъ яркаго кристалла; И въ тишинь изъ-за вътвей Незрима арфа заиграла. Дивится пленная княжна; Но втайнь думаеть она: «Вдали отъ милаго, въ неволь, Зачемъ мне жить на свете боль? О ты, чья гибельная страсть Меня терзаеть и лельеть, Мив не страшна злодвя власть: Людиила умереть умъетъ! Не нужно мив твоихъ шатровъ, Ни скучныхъ пъсень, ни пировъ — Не стану всть, не буду слушать, Умру среди твоихъ садовъ!» Подумала — и стала кушать.

Княжна встаеть, и вмигь шатерь, И пьшной роскоши приборь, И звуки арфы... все пропало; Попрежнену все тихо стало; Людина вновь одна въ садахъ Скитается изъ рощи въ рощи; Межъ тъмъ въ лазурныхъ небесахъ Плыветь лупа, царица нощи, Находить мгла со всьхъ сторонъ И тихо на холмахъ потила; Княжну невольно клонить сонь, И вдругь певъдомая сила Ньживи, чемь вешній вытерокь, Ее на воздухъ поднимаетъ, Несеть по воздуху въ чертогъ, И осторожно опускаеть Сквозь оиміамъ вечернихъ розъ На ложе грусти, ложе слезъ. Три девы вмигь опять явились И вкругь нея засуетились, Чтобъ на ночь пышный снять уборъ; Но ихъ унылой, смутный взоръ И принужденное молчанье Являли втайнь состраданье И немощный судьбамъ укоръ. Но посивинмъ; рукой ихъ нъжной Раздъта сонная княжна; Прелестна прелестью небрежной, Въ одной сорочкъ бълосивжной

Ложится почивать она. Со вздохомъ дввы поклонились, Скорви какъ можно удалились, И тихо притворили дверь. Что жъ наша плънница теперь? Дрожить какь листь, дохнуть не сиветь; Мгновенной сонъ отъ глазъ бъжить; Не спить, удвоила вниманье, Недвижно въ темнот углядить ... Все мрачно, мертвое молчанье, Лишь сердца слышить трепетанье... И мнится ... шепчетъ тишина; Идуть — идуть. къ ен постель; Въ подуніки прячется княжна, И вдругъ ... о страхъ! ... и въ самомъ дъль Раздался шумъ; оварена Мгновеннымъ блескомъ тма ночная, Мгновенно дверь отворена; Безмолвно, гордо выступая, Нагими саблями сверкая, Араповъ длинный рядъ идетъ Понарно, чинно, сколь возможно, И на подушкахъ осторожно Съдую бороду несеть; II входить съ важностью за нею, Подъявъ величественно шею, Горбатый карликъ изъ дверей.

Его-то головь обритой, Высокимъ колнакомъ покрытой, Принадлежала борода. Ужь онь приблизился: тогда Княжна съ постели соскочила, Съдаго карлу за колпакъ Рукою быстрой ухватила, Дрожащій занесла кулакъ, И въ страхв завизжала такъ, Что всъхъ Араповъ оглушила. Трепеща, скорчился бъднякъ, Княжны испуганной бледнее; Зажавши уши поскорве, Хотьль быжать, но въ бородь Запутался, упаль и бьется; Встаеть, упаль; въ такой быдь Араповъ черный рой мятется; Шумять, толкаются, бытуть, Хватають колдуна въ охапку, И вонъ распутывать несуть, Оставя у Людмилы шапку.

Но что-то добрый витязь нашь? Вы помните ль неждану встрвчу? Бери свой быстрый карандангь, Рисуй, Орловскій, ночь и свчу!

При свътъ трепетномъ луны Сразились витязи жестоко; Сердца ихъ гиввомъ ствсиены; Ужъ копъя брошены далеко, Уже мечи раздроблены, Кольчуги кровію покрыты; Щиты трещать, въ куски разбиты... Они схватились на коняхъ; Взрывая къ небу черный прахъ, Подъ ними борзы кони быотся; Борцы, недвижно сплетены, Другъ друга стиспувъ, остаются, Какъ бы къ съдлу притвождены; Ихъ члены злобой сведены; Переплелись и костенвють; По жиламъ быстрый огнь бъжить; На вражьей груди грудь дрожить — И воть колеблются, слабыють — Кому-то пасть ... вдругъ витязь мой, Вскипъвъ, жельзною рукой Съ съдла наъздника срываетъ, Подъемлеть, держить надъ собой И въ волны съ берега бросаетъ. Погибни! грозно восклицаеть: Умри, завистникъ злобный мой; Ты догадался, мой читатель,

Съ къмъ бился доблестный Русланъ: То быль кровавыхь битвь искатель, Рогдай, надежда Кіевлянъ, Людиилы мрачный обожатель. Онъ вдоль Дивпровскихъ береговъ Искаль соперника следовъ; Нашель, настигь, но прежня сила Питомцу битвы измвнила, И Руси древній удалецъ Въ пустывъ свой нашель конецъ. И слышно было, что Рогдая Техъ водъ русалка молодая На хладны перси приняла, И, жадно витязи лобзая, На дно со сивхомъ увлекла, И долго посль, ночью темной, Бродя близъ тихихъ береговъ, Богатыря призракъ огромной Пугаль пустынныхъ рыбаковъ.

## пъснь третія.

Напрасно вы въ твин таились Для мирныхъ, счастливыхъ друзей, Стихи мон! Вы не сокрылись Отъ гиввныхъ зависти очей. Ужъ бавдный критикъ ей въ услугу Вопросъ мнв сдвлаль роковой: Зачемъ Русланову подругу, Какъ бы насмъхъ ея супругу, Зову и дввой и княжной? Ты видишь, добрый мой читатель, Туть злобы черную печать! Скажи, зоиль, скажи, предатель, Ну какъ и что мнв отвъчать? Краснъй, несчастный, Богъ съ тобою! Краснъй, я спорить не хочу; Довольный темъ, что правъ душою, Въ смиренной кротости молчу.

Но ты поймень меня, Климена,
Потупинь томные глаза,
Ты, жертва скучнаго гимена...
Я вижу: тайная слеза
Падеть на стихь мой, сердцу внятный;
Ты покраснёла, взорь погась!
Вздохнула, молча... вздохь понятный!
Ревнивець: бойся, близокь чась;
Амурь сь Досадой своенравной
Вступили въ смёлый заговорь,
И для главы твоей безславной
Готовь ужь истительный уборь.

Ужъ утро хладное сіяло
На темени полнощныхъ горъ;
Но въ дивномъ замкъ все молчало.
Въ досадъ скрытой Черноморъ,
Безъ шапки, въ утреннемъ халатъ,
Зъвалъ сердито на кровати;
Вокругъ брады его съдой
Рабы толиились молчаливы
И нъжно гребень костяной
Расчесывалъ ен извивы;
Межъ тъмъ, для пользы и красы,
На безконечные усы
Лились восточны ароматы,
И кудри хитрые вились;

Какъ вдругъ, откуда ни возмись, Въ окно влетаетъ вмій крылатый: Гремя жельзной чешуей, Онъ въ кольца быстрыя согнулся, И вдругъ Наиной обернулся Предъ изумленною толпой. «Привътствую тебя, сказала, Собратъ, издавна чтимый мной! Досель я Черномора знала Одною громкою молвой; Но тайный рокъ соединяетъ Теперь насъ общею враждой; Тебъ опасность угрожаеть, Нависла туча падъ тобой; И голосъ оскорбленной чести Меня къ отмщению воветь. »

Со взоромъ, полнымъ хитрой лести, Ей карла руку подаетъ, Въщая: «Дивная Наина! Мнъ драгоцъненъ твой союзъ. Мы посрамимъ коварство Фина; Но мрачныхъ козней не боюсь: Противникъ слабый мнъ не страшенъ; Узнай чудесный жребій мой: Сей благодатной бородой Педаромъ Черноморъ украшенъ. Доколь власовъ ея съдыхъ
Враждебный мечь не перерубить,
Никто изъ витязей лихихъ,
Никто изъ смертныхъ не погубитъ
Мальйшихъ замысловъ моихъ;
Моею будетъ въкъ Людмила,
Русланъ же гробу обреченъ! »
И мрачно въдьма повторила:
«Погибнетъ онъ! погибнетъ онъ! »
Потожъ три раза прошипъла,
Три раза топнула ногой,
И чернымъ зміемъ улетъла.

Влистая въ ризъ парчевой,
Колдунъ, колдуньей ободренной,
Развеселясь, ръшился вновь
Нести къ ногамъ дъвицы плънной
Усы, покорность и любовь.
Разряженъ карликъ бородатый,
Опять идетъ въ ен палаты;
Проходить длинный комнатъ рядъ:
Княжны въ никъ нътъ. Онъ далъ, въ садъ,
Въ лавровый лъсъ, къ ръшеткъ сада,
Вдоль озера, вкругъ водопада,
Подъ мостики, въ бесъдки... нътъ!
Княжна ушла, пропалъ и слъдъ!
Кто выразитъ его смущенье,

И ревъ, и трепетъ изступленья! Съ досады дия не взвидълъ онъ. Раздался карлы дикій стонъ: «Сюда, невольники, бъгите! Сюда, надъюсь я на васъ! Сейчасъ Людмилу миъ сыщите! Скоръе, слышите ль? сейчасъ! Не то — шутите вы со мною — Всъхъ удавлю васъ бородою! »

Читатель, раскажу ль тебь, Куда красавица дввалась! Всю ночь она своей судьбъ Въ слезахъ дивилась и — сивилась. Ее пугала борода, Но Черноморь ужь быль известень, И быль смышонь, а никогда Со смехомъ ужасъ несовместенъ. Навстрвчу утреннимъ лучамъ Постель оставила Людмила, И взоръ невольный обратила Къ высокимъ, чистымъ веркаламъ; Невольно кудри золотые Съ лилейныхъ плечь приподняла; Невольно волосы густые Рукой небрежной заплела; Свои вчерашніе наряды

Нечаянно въ углу нашла; Вздохнувъ, одълась, и съ досады Тихонько плакать начала; Однако съ върнаго стекла Вадыхая не сводила взора, И дввицв пришло на умъ, Въ волненъи своенравныхъ думъ, Примърять шапку Черномора. Все тихо, никого здѣсь нѣтъ; Никто на дввушку не взглянеть... А дввушкв въ семнадцать леть Какая шапка не пристанетъ! Рядиться никогда не лень! Людиила шапкой завертвла; На брови, прямо, на бекрень, И задомъ напередъ надъла. И что жъ? о чудо старыхъ дней! Людинла въ зеркалъ пропала; Перевернула — передъ ней Людмила прежняя предстала; Назадъ надъла — снова нътъ; Сняла — и въ зеркаль! «Прекрасно! Добро, колдунъ, добро мой свъть! Теперь мив здвсь ужъ безопасно; Теперь избавлюсь отъ хлопоть! > И шапку стараго злодвя

Княжна, отъ радости краснъя, Надъла задомъ напередъ.

Но возвратимся же къ герою. Не стыдно дь заниматься намъ Такъ долго шапкой, бородою, Руслана поруча судьбамъ? Свершивъ съ Рогдаемь бой жестокій, Провхаль онь дремучій люсь; Предъ иммъ открылся долъ широкій При блескв утреннихъ небесъ. Трепещеть витязь по неволь: Онъ видить старой битвы поле. Вдали все пусто; здесь и тамъ Желтвють кости; по колмамъ Разбросаны колчаны, латы; Гдь збруя, гдь заржавый щить; Въ костяхъ руки здесь мечь лежить; Травой обросъ тамъ пілемъ косматый И старый черепь таветь въ немъ; Вогатыря тамъ оставъ цвлый Съ его поверженнымъ конемъ Лежить недвижный; копья, стрелы Въ сырую землю воизены, И мирный плющъ ихъ обвиваетъ... Ничто безмолвной тишины

Пустыни сей не возмущаеть, И солице съ ясной вышины Долину смерти озаряеть.

Со вздохомъ витязь вкругь себн Взираеть грустными очами. «О поле, поле, кто тебя Усвыь мертвыми костями? Чей борзый конь тебя топталь Въ последній часъ кровавой битвы? Кто на тебь со славой паль? Чъи небо слышало молитвы? Затемъ же, поле, смолкло ты И поросло травой забвенья?... Времень оть вычной темноты, Выть можеть, ивть и мив спасенья! Выть можеть, на холив немомь Поставять тихій гробъ Руслановь, И струны громкія баяновъ Не будуть говорить о немь! >

Но вскоръ вспомнилъ витязь мой,
Что добрый мечь герою нуженъ
И даже панцырь; а герой
Съ послъдней битвы безоруженъ.
Обходитъ поле онъ вокругъ;
Въ кустахъ, среди костей забвенныхъ,

Вь громадь тавющихь кольчугь, Мсчей и пілемовъ раздробленныхъ Себь доспьховь ищеть онь. Проснулись гуль и степь ньмая, Поднялся въ поль трескъ и звонъ; Онъ подняль щить, не выбирая, Нашель и шлемь и звонкій рогь; Но лишь меча сыскать не могь. Долину брани объезжая, Онъ видить множество мечей, Но всв легки, да слишкомъ малы, А князь красавецъ быль не вялый, Не то, что витязь нашихъ дней. Чтобъ чемъ нибудь играть отъ скуки, Копье стальное взяль онь въ руки, Кольчугу онъ надъль на грудь, И далве пустился въ путь.

Ужъ побледнель закать руминый Надь усыпленною землей; Дымятся синіе туманы И всходить месяць золотой; Померкла степь. Тропою темной Задумчивь едеть нашь Руслань, И видить: сквозь почной тумань Вдали чернеть холмь огромной И что-то страшное храпить.

Онъ ближе къ холму, ближе — слышить: Чудесный холиь какь будто дышить. Русланъ внимаеть и глядить Безтрепетно, съ покойнымъ духомъ; Но, шевеля путливымь ухомь, Конь унирается, дрожить, Трясеть упрямой головою, И грива дыбомъ поднялась. Вдругь холмъ, безоблачной лупою Въ туманъ бльдно озарясь, Яснветь; смотрить храбрый князь ---И чудо видить предъ собою: Найду ли краски и слова? Предъ нимъ живая голова. Огромны очи сномъ объяты; Храпитъ, качая шлемъ пернатый, И перья въ темной высотв, Какъ твии ходять, развъваясь; Въ своей ужасной красоть Надъ мрачной степью возвышаясь, Безмолвіемъ окружена, Пустыни сторожъ безымянной, Руслану предстоить она Громадой грозной и туманной. Въ недоумвным хочетъ онъ Таинственный разрушить сонъ. Вбливи осматривая диво,

Объежаль голову кругомь; И сталь предъ носомъ молчаливо; Щекотить ноздри копіемъ, И, сморщась, голова зввнула, Глаза открыла и чихнула... Поднялся вихорь, степь дрогнула, Взвилася пыль; съ расницъ, съ усовъ, Съ бровей слетвла стая совъ, Проснулись рощи молчаливы, Чихнуло эхо — конь ретивый Заржаль, запрыгаль, отлетьль, Едва самъ витизь усидель, И вследь раздался голось шумный: «Куда ты, витявь неразумный? Ступай назадъ, я не шучу!» Какъ разъ нахала проглочу!» Русланъ съ презрвныемъ оглянулся, Браздами удержалъ коня, И съ гордымъ видомъ усмвинулся. «Чего ты хочешь оть меня?» Нахмурясь, голова вскричала. «Воть гостя мив судьба послала! «Послушай, убирайся прочь! «Я спать хочу, теперь ужъ ночь, «Прощай! » Но витявь знаменитой, Услыща грубыя слова, Воскликнуль съ важностью сердитой:

— Молти, пустая голова!

Слыхаль я истину бывало:

Хоть лобъ широкъ, да мозгу мало!

Я вду, вду, не свищу,

А какъ навду, не спущу! —

Тогда, отъ прости намыя, Ствененной злобой пламенви, Надулась голова; какъ жаръ, Кровавы очи засверкали; Напвиясь, губы задрожали, Изъ устъ, ушей поднялся паръ; И вдругъ она, что было мочи, Навстрвчу кинаю стала дуть; Напрасно конь, зажмуря очи, Склонивъ главу, натужа грудь, Сквозь вихорь, дождь и сумракъ ночи Невърный продолжаеть путь; Объятый страхомъ, ослевленный, Онъ мчится вновь изнеможенный Далече въ поль отдохнуть. Вновь обратиться витязь хочеть -Вновь отражень, надежды ньть! А голова ему воследъ Какъ сумасшедшая, хохочетъ, Гремить: «Ай, витязь! ай, герой! «Куда ты? тише, тише, стой!

«Эй, витязь, шею сломишь даромь; «Не трусь, навздникъ, и меня «Порадуй хоть однимъ ударомъ, «Пока не заморилъ коня.» И между тымь она героя Дразнила страшнымъ нзыкомъ. Русланъ, досаду въ сердив кроя, Грозить ей молча копіемъ, Трясеть его рукой свободной, И, задрожавъ, булатъ холодной Вонзился въ дерзостный языкъ. И кровь изъ бъщенаго зъва Рькою побъжала вмигь. Отъ удивленья, боли, гивва, Вминуту дервости лишась, На князя голова глядела, Жельзо грызла и бльдивла. Въ спокойномъ духв горячась, Такъ иногда средь нашей сцены Плохой питомень Мельпомены, Внезапнымъ свистомъ оглушенъ, Ужъ ничего не видить онъ, Бавдиветь, ролю забываеть, Дрожить, поникнувь головой, И заикансь умолкаеть Передъ насмѣшливой толпой. Счастливымъ пользунсь игновеньемъ, Къ объятой головъ смущеньемъ. Какъ истребъ, богатырь летить Съ подъятой, грозною десницей, И въ щеку тяжкой рукавицей Съ размаха голову разитъ; И степь ударомъ огласилась; Кругомъ росистая трава Кровавой піной обагрилась, И, вашатавшись голова, Перевернулась, покатилась, И шлемъ чугунный застучалъ. Тогда на мъсть опустьломъ Мечь богатырскій засверкаль. Нашъ витязь въ трепеть веселомъ Его схватиль, и къ головъ По окровавленной травъ Бъжить съ намвреньемъ жестокимъ Ей нось и уши обрубить; Уже Русланъ готовъ разить, Уже вамахнуль мечемъ широкимъ — Вдругъ, изумленный, внемлетъ онъ Главы молящей жалкій стонь... И тихо мечь онь опускаеть; Въ немъ гиввъ свирвный умираетъ, И мщенье бурное падеть Въ душъ, моленьемъ усмиренной:

Такъ на долинъ таетъ ледъ, Лучемъ полудня пораженной.

«Ты вразумиль меня, герой, Со вздохомъ голова сказала: Твоя десница доказала, Что я виновенъ предъ тобой; Отнынв и тебв послушень; Но, витязь, будь великодушень! Достоинъ плача жребій мой. И я быль витизь удалой! Въ кровавыхъ битвахъ супостата Себъ и равнаго не зрълъ; Счастливъ, когда бы не имълъ Соперникомъ меньшаго брата! Коварный, злобный Черноморъ, Ты, ты всёхъ бёдъ моихъ виною! Семейства нашего позоръ, Рожденный карлой, съ бородою, Мой дивный рость оть юныхъ дней Не могь онь безъ досады видеть, И сталь за то въ душь своей Меня, жестокій, ненавидьть. Я быль всегда немного прость, Хотя высокь; а сей несчастной, Имви самый глупый рость,

Умень какь бысь — и золь ужасно. Притомъ же, знай: къ моей быдь Въ его чудесной бородъ Тантся сила роковая, И, все на свъть презирая -Доколь борода цъла — Изменникъ не стращится зла. Воть онь однажды сь видомь дружбы, Послушай, хитро мив сказаль, Не откажись оть важной службы: Я въ черныхъ книгахъ отыскаль, Что за восточными горами На тихихъ моря берегахъ, Въ глухомъ модваль, подъ замками Хранится мечь — и что же? страхъ! Я розобраль во тив волшебной, Что волею судьбы враждебной, Сей мечь извістень будеть намь; Что насъ обоихъ онъ погубить: Мив бороду мою отрубить, Тебъ главу; суди же самъ, Сколь важно намъ пріобрітенье Сего созданья злыхъ духовъ! «Ну, что же? гдв туть затрудненье Сказаль я карль, я готовь; Иду, хоть за предвам света.»

И сосну на плечо взвалиль. А на другое для совъта Злодья брата посадиль; Пустился въ дальную дорогу: Шагаль, шагаль и, слава Богу, Какъ бы пророчеству на зао, Все счатливо сначала шло. За отдаленными горами Нашан ны роковой подваль; Я разметаль его руками, И потаенный меть досталь. Но нъть! судьба того хотьла: Межъ нами ссора закинъла — И было, признаюсь, о чемъ! Вопросъ: кому владъть мечемъ? Я спориль, карла горячился; Бранились долго; наконецъ Уловку выдумаль хитрець, Притихъ и будто бы смягчился. — Оставимъ безполезный споръ, Сказаль мив важно Черноморь: Мы темь союзь нашь обезславимь; Разсудокъ въ мирѣ жить велить; Судьбъ ръшить мы предоставимъ, Кому сей мечь принадлежить. Къ землъ приникнемъ ухомъ оба

(Чего не выдумаеть злоба!), И кто услышить цервой звонъ Тотъ и владви исчемъ до гроба. --Сказадъ и дегъ на землю онъ. Я сдуру также растянулся; Лежу, не слышу ничего, Смѣкая: обману его! Но самъ жестоко обманулся. Заодый въ глубокой тишинь, Приставъ, на цыпочкахъ ко мив Подкрался сзади, размахнулся; Какъ вихорь свиснуль острый мечь, И прежде, чемь я оглянулся, Ужъ голова слетьла съ плечъ --И сверхестественная сила Въ ней жизни духъ остановила. Мой оставь терніемь обрось; Вдали, въ странь, людьми забвенной Иставаь мой прахъ непогребенной; Но злобный карла перенесъ Меня въ сей край уединенной, Гав вычно должень быль стеречь Тобой сегодня взятый мечь. Возьми его, и Богъ съ тобою! Быть можеть, на своемъ пути Ты карлу-чародья встрычны — Ахъ, если ты его замътишь,

Коварству, алобѣ отомсти! И наконецъ я счастливъ буду, Спокойно міръ оставлю сей — И въ благодарности моей Твою пощечину забуду.»

## ПЪСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Я каждый день, возставь оть спа, Влагодарю сердечно Бога За то, что въ наши времена Волшебниковъ не такъ ужъ много. Къ тому же — честь и слава имъ! женитьбы наши безопасны... Ихъ замыслы не такъ ужасны Мужьимъ, девицамъ молодымъ. Но ссть волшебники другіе, Которыхъ ненавижу я: Улыбка, очи голубыя И голось милой — о друзья! Не върьте имъ: они лукавы! Страшитесь, подражая мив, Ихъ упоительной отравы И почивайте втишинь.

5

Поэзін чудесный геній,
Півсць таннственныхь видіній,
Любви, мечтаній и чертей,
Могиль и рая вірный житель,
И музы вітреной моей
Наперсникь, пістунь и хранитель!
Прости мнів, сіверный Орфей,
Что віз повісти моей забавной
Теперь вослідь тебіз лечу,
И лиру музы своенравной
Во лжи прелестной обличу.

Друзья мои, вы всё слыхали,
Какъ бёсу въ дреени дни влодей
Предаль сперва себя съ печали,
А тамъ и души дочерей;
Какъ после щедрымъ подаяньемъ,
Молитвой, вёрой и постомъ,
И непритворнымъ покаяньемъ
Снискалъ заступника въ святомъ;
Какъ умеръ онъ, и какъ заснули
Его двенадцатъ дочерей:
И насъ пленили, ужаснули
Картины тайныхъ сихъ ночей,
Сіи чудесныя виденья,
Сей мрачный бёсъ, сей Божій гневъ,
Живыя грешника мученья

И предесть непорочных давь.

Мы съ ними плакали, бродили

Вокругь зубчатых замка стань,

И сердцемъ тронутымь любили

Ихъ тихій сонь, ихъ тихій плань;

Душой Вадима призывали,

И пробужденье зрали ихъ,

И часто инокинь святыхъ

На гробъ отцовскій провожали.

И чтожъ, возможно ль?... намъ солгали!

Но правду возващу ли я?...

Младый Ратмиръ, направя къ югу Нетерпъливый бъгъ коня, Ужъ думалъ предъ закатомъ дня Нагнатъ Русланову супругу. Но день багряный вечерълъ; Напрасно витязь предъ собою Въ туманы дальніе смотрълъ: Все было пусто надъ ръкою. Зари послъдній лучь горълъ Надъ ярко-позлащеннымъ боромъ. Нашъ витязь мимо черныхъ скалъ Тихонько проъзжалъ, и взоромъ Ночлега межъ деревъ искалъ. Онъ на долину выгъзжаетъ, И видитъ: замокъ на скалахъ Зубчаты ствны возвышаеть; Черпфють башни на углахъ; И двва по ствнв высокой, Какъ въ морв лебедь одинокой, Идетъ, зарей освъщена; И дввы пъснь сдва слышна Долины въ тишинъ глубокой.

«Ложится въ полъ мракъ ночной; Отъ волнъ поднялся вътеръ хладный. Ужъ поздно, путникъ молодой! Укройся въ теремъ нашъ отрадный.

«Здѣсь ночью нѣга и покой, А днемъ и шумъ и пированье. Приди на дружное призванье, Приди, о путникъ молодой!

«У насъ пайдешь красавицъ рой; Ихъ нъжны ръчи и лобзанье. Приди на тайное призванье, Приди, о путникъ молодой!

«Тебъ мы съ утренней зарей Наполнимъ кубокъ на прощанье. Приди на мирное призванье, Приди, о путникъ молодой! «Ложится въ поль мракъ ночной; Отъ волнъ поднялся вътеръ хладный. Ужъ поздно, путникъ молодой! Укройся въ теремъ нашъ отрадный.»

Она манитъ; она поетъ: И юный хань ужь подь стыною; Его встрвчають у вороть Девицы красныя толною; При шумъ ласковыхъ ръчей Опъ окруженъ; съ него не сводитъ Онв плынительныхъ очей; Двь дьвицы коня уводять; Въ чертоги входитъ ханъ младой, За ничь отшельниць милыхъ рой; Одна снимаетъ шлемъ крылатый, Аругая кованыя латы, Та мечь береть, та пыльный щить; Одежда ивги замвнить Жельзные доспьхи брани. По прежде юнопіу ведуть Къ великольпной Русской бань. Ужъ водны дымныя текуть Въ ея серебряные чапы, И брызжуть хладные фонтапы; Разостланъ роскошью коверъ; На немъ усталый ханъ ложится;

Прозрачный нарь надь нинь клубится; Потупя нъги полный взоръ, Прелестныя, полунатія, Въ заботь нъжной и ньмой, Вкругь хана дввы мододыя Тъснятся ръзвою толпой. Надъ рыцаремъ иная машетъ Вътвями молодыхъ березъ, И жаръ отъ нихъ душистый нашеть; Другая сокомъ вешнихъ розъ Усталы члены прохлаждаеть, И въ ароматахъ потопляеть Темнокудрявые власы. Восторгомъ витязь упоенной Уже забыль Людинлы пленной Недавно милыя красы; Томится сладостнымь желаньемь; Бродящій взоръ его блестить, · И, полный страстнымъ ожиданьемъ, Онь таеть сердцемь, онь горить.

Но воть выходить онь изъ бани.
Одатый въ бархатныя ткани,
Въ кругу прелестныхъ давъ, Ратмиръ
Садится за богатый пиръ.
Я не Омеръ: въ стихахъ высокихъ
Онъ можеть воспавать одинъ

Объды Греческихъ дружинъ II ввоиъ и прим машь глубокихъ. Милье, по слъдамъ Парни, Мив славить лирою небрежной И наготу въ ночной твин. II поцалуй любови пвжной! Луною замокъ озаренъ; Я вижу теремъ отдаленный, Гдв витязь томный, воспаленный Вкушаеть одинокій сонь; Его чело, его ланиты Мгновеннымь пламенемъ горять; Его уста полуоткрыты Лобзанье тайное манять; Онъ страстно, медленно вздыхаеть, Онъ видить ихъ — и въ пылкомъ сив Покровы къ сердцу прижимаетъ. Но воть въ глубокой тишинь. Дверь отворилась; поль ревнивой Скрыпить подъ ножкой торопливой, И при серебряной лунь Мелькнула двва. Сны крылаты, Сокройтесь, отлетите прочь! Проснись — твоя настала ночь! Проснися — дорогь мигь утраты!... Она подходить, онь лежить, И въ сладострастной нъгъ дремлеть;

Покровъ его съ одра скользитъ,
И жаркій пухъ чело объемлетъ.
Въ молчаньи дѣва передъ нимъ
Стоитъ недвижно, бездыханна,
Какъ лицемърная Діана
Предъ милымъ пастыремъ своимъ;
И вотъ она, на ложе Хана
Колѣномъ опершисъ однимъ
Вздохнувъ, лице къ нему склопяетъ
Съ томленьемъ, съ трепетомъ живымъ,
И сонъ счастливца прерываетъ
Лобааньемъ страстнымъ и нѣмымъ...

Но, други, дъвственная лира
Умолкла подъ моей рукой;
Слабъетъ робкій голось мой —
Оставинъ юнаго Ратмира;
Не смъю пъсней продолжать:
Русланъ насъ долженъ занимать,
Русланъ, сей витязь безпримърный,
Въ душъ герой, любовникъ върный.
Упорнымъ боемъ утомленъ,
Подъ богатырской головою
Онъ сладостный вкущаетъ сонъ.
Но вотъ ужъ раннею зарею
Стяетъ тихій небосклонъ;
Все ясно; утра лучь игривый

Главы косматый лобъ златить, Русланъ встаеть, и конь ретивый Ужъ витязя стрвлою мчить.

И дни бъгуть; желтьють нивы; Съ деревъ спадаетъ дряхлый листъ; Въ льсахъ осений вътра свисть Певицъ пернатыхъ заглушаеть; Тяжелый, пасмурный туманъ Нагіе холмы обвиваеть: Зима приблизилась — Русланъ Свой путь отважно продолжаеть На дальній северь; съ каждымъ днемъ Преграды новыя встръчаетъ: То быется онь съ богатыремъ, То съ въдьмою, то съ великаномъ, То лунной ночью видить онъ, Какъ будто сквозь волшебный сонъ, Окружены съдымъ туманомъ, Русалки, тихо на вътвяхъ. Качансь, витизя младаго Съ улыбкой хитрой на устахъ Манять, не говоря ни слова ..! Но тайнымъ промысломъ хранимъ, Безстрашный витязь невредимъ; Въ его душъ желанье дремлетъ,

Онь ихъ не видить, имъ не внемасть: Одна Людима всюду съ никъ.

Но между темь, никомь незрима, Отъ нападеній колдуна Волшебной шапкою хранима, Что двлаеть моя княжна, Моя прекрасная Людмила? Она, безмолвна и уныла, Одна гуляеть по садамь, О другв мыслить и вздыхаеть, Иль, волю давъ своимъ мечтамъ, Къ родимымъ Кіевскимъ полямъ Въ вабвеньи сердца улетаеть; Отца и братьевъ обнимаеть, Подружекъ видитъ молодыхъ И старыхъ мамушекъ своихъ — Забыты плань и разлученье! Но вскорь бъдная княжна Свое теряеть заблужденье, И вновь уныла и одна. Рабы влюбленнаго злодыя, И день и ночь, сидать не смая, Межь тымь по замку, по садамъ Прелестной пленницы искали, Метались, громко призывали, Однако все попустякамъ.

Людиила ими забавлялась: Въ волшебныхъ рощахъ иногда Безь шапки вдругь она являлась, И кликала: сюда, сюда! И всь бросались къ ней толпою; Но въ сторону — незрима вдругъ — Она неслышною стопою Оть хищныхь убъгала рукь. Вездв всечасно заивчали Еп минутные савды: То позлащенные плоды На шумныхъ вътвяхъ исчевали, То капли ключевой воды На лугъ измятый упадали: Тогда навврно въ замкв знали Что пьеть иль кушаеть княжна. На вытвяхь кедра иль березы Скрываясь по ночамъ, она Минутнаго искала сна — Но только проливала слевы, Звала супруга и покой, Томилась грустью и зъвотой, И редко-редко предъ зарей Склонясь ко древу головой, Дремала тонкою дремотой; Едва рѣдѣла ночи мгла, Людиила къ водопаду шла

Умыться хладпою струею:
Самъ карла утренней порою
Однажды видълъ изъ палатъ,
Какъ подъ невидимой рукою
Плескалъ и брызгалъ водопадъ.
Съ своей обычною тоскою
До новой ночи, здѣсь и тамъ,
Она бродила по садамъ;
Нерѣдко подвечеръ слыхали
Ея пріятный голосокъ;
Перѣдко въ рощахъ поднимали
Пль ею броненный вѣнокъ,
Или клочки Персидской шали,
Или заплаканной платокъ.

Жестокой страстью уязвленный, Досадой, злобой омраченный, Колдунъ рышился наконецъ Поймать Людмилу непремьнно. Такъ Лемноса хромой кузнецъ, Пріявъ супружескій вынець Нзъ рукъ прелестной Цитереи, Раскинуль сы ь ен красамъ, Открывъ насмышливымъ богамъ Киприды нъжныя заты...

Скучая, бѣдная княжна Въ прохладѣ мраморной бесѣдки Сидвла тихо бливъ окна, И сквозь колебленыя вътки Смотрвла на цввтущій лугь. Вдругь слышить — кличуть: «милый другь!» И видить върнаго Руслана. Его черты, походка, станъ; Но бавденъ онъ, въ очахъ туманъ И на бедрв живая рана — Въ ней сердце дрогнуло. «Русланъ! Русланъ!... онъ точно!» И стрвлою Къ супругу пленница летитъ, Въ слезахъ, трепеща, говоритъ: «Ты здесь...ты ранень...что съ тобою?» Уже достигла, обняла: О ужасъ... призракъ исчезаеть! Княжна въ сътяхъ; съ ея чела На землю шапка упадаеть; Хладвя, слышить грозный крикъ: «Она моя!» и въ тоть же мигь Зритъ колдуна передъ очами. Раздался дввы жалкій стонь, Падетъ безъ чуствъ — и дивный сонъ Объяль несчастную крылами.

Что будеть сь бѣдною княжной! О страшный видь: волшебникь хилый Ласкаеть дервостией рукой Младыя прелести Людиилы!
Уже ли счастливь будеть онь?
Чу...вдругь раздался рога звонь,
И кто-то карлу вызываеть.
Въ смятеньи, бладный чародай
На даву шапку надаваеть;
Трубять опять; звучный, звучный!
И онь летить къ безвастной встрачь,
Закинувъ бороду за плечи.

## пъснь пятая.

Ахъ, какъ мила моя княжна! Мив правъ ея всего дороже: Она чувствительна, скромна, Любви супружеской върна, Немножко вътрена . . . такъ чтоже? Еще милье тьмъ она. Всечасно прелестію новой Умветь нась она плвнить; Скажите: можно ли сравнить Ее съ Дельфирою суровой? Одной — судьба послала даръ Обворожать сердца и взоры; Ея улыбка, разговоры Во мив любви раждають жаръ. А та - подъ юнкою гусаръ, Лишь дайте ей усы да пиноры! Влаженъ, кого подвечерокъ

Въ уединенный уголокъ Мон Людмила поджидаетъ И другомъ сердца назоветъ: По, въръте мив, блаженъ и тотъ, Кто оть Дельфиры убъгаеть И даже съ нею незнакомъ. Да впрочемъ дело не о томы! Но кто трубиль? Кто чародья На свчу грозну вызываль? Кто колдуна перепугаль? Русланъ. Онъ, местью пламенвя, Лостигь обители влодвя. Ужь витязь подъ горой стоить, Призывный рогь, какъ буря воеть, Нетеривливый конь кинитъ И сибгъ копытомъ мочнымъ рость. Киязь карлу ждеть. Внезапно онъ По пыему крвпкому стальному Рукой незрамой пораженъ; Ударъ упалъ подобно грому; Русланъ подъемлетъ смутный взоръ, И видитъ — прямо надъ главою — Съ подъятой, страшной булавою Летаеть карла Черноморъ. Щитомъ покрывшись, онъ нагнулся; Мечемъ потрясъ и замахнулся; Но тотъ взвился подъ облака;

Намить исчезъ — и свысока Шумя летить на князя снова. Проворный витязь отлетвль, И въ снъгъ съ размаха роковаго Колдунъ уналъ — да тамъ и свлъ; Русланъ, не говоря ни слова, Съ коня долой, къ нему спашить, Поймаль, за бороду хватаеть, Волшебникъ силится, крахтить, И вдругь съ Русланомъ удетаеть... Ретивый конь воследь глядить; Уже колдунъ подъ облаками; На бородъ герой висить; Летять надъ мрачными лесами, Летять надъ дикими горами, Летять надъ бездною морской; Оть напряженья костенья, Русланъ за бороду влодвя Упорной держится рукой. Межь тыкь, на воздухь слабыя И силь Русской изумясь, Волшебникъ гордому Руслану Коварно молвить: слушай, князь! Тебф вредить и перестану; Младое мужество любя, Забуду все, прощу тебя, Спущусь — но только съ уговоромъ ...

Take II.

«Молчи, коварный чародьй! Прерваль нашь витязь: съ Черноморомъ, Съ мучителемъ жены своей, Русланъ не знаетъ договора! Сей грозный мечь накажеть вора. Лети хоть до ночной звъзды, . А быть тебь безь бороды,» Боязнь объемлеть Черномора; Въ досадъ, въ горести нъмой, Напрасно длинной бородой Усталый карла потрясаеть: Русланъ ея не выпускаетъ И щиплеть волосы порой. Два дня колдупъ героя поситъ, На третій онъ пощады просить: «О рыцарь, сжалься надо мной; Едва дышу; нътъ мочи боль; Оставь мив жизнь, въ твоей я воль; Скажи — спущусь, куда велишь .... — Теперь ты нашъ: ага, дрожишь! Смирись, покорствуй Русской силь! Неси меня къ моей Людмиль. —

Смиренно внемлеть Черноморь; Домой онъ съ витяземъ пустился; Летитъ — и мигомъ очутился Среди своихъ ужасныхъ горъ.

Тогда Русланъ одной рукого Взяль мечь сраженной головы, И, бороду схвативъ другою, Отсъкъ ее, какъ горсть травы. «Знай нашихъ! модвиль онъ жестоко. Что, жищникъ, гдв твоя краса? Гдв сила?» и на шлемъ высокой Съдые вяжетъ волоса: Свистя зоветь коня лихаго; Веселый конь летить и ржеть; Нашть витязь карлу чуть живаго Въ котомку за съдло кладетъ, А самъ, боясь мгновенья траты, Спвшить на верхъ горы крутой, Достигь, и съ радостной душой Летить въ волшебныя палаты. Вдали завидя пілемъ брадатый, Залогь побъды роковой, Предъ нимъ Араповъ чудный рой, Толпы невольниць боязливыхъ, Какъ призраки, со всъхъ сторонъ Бъгутъ - и скрылись. Ходитъ онъ Одинъ средь храминъ горделивыхъ, Супругу милую зоветь — Лишь эхо сводовъ модчаливыхъ Руслану голосъ подаетъ; Въ волненъи чувствъ нетеривливыхъ

Онъ отворяетъ двери въ садъ ---Идеть, идеть — и не находить; Кругомъ смущенный взоръ обводить -Все мертво: рощицы молчать, Бесьдки пусты; на стремнинахъ, Вдоль береговъ ручья, въ долинахъ, Нигав Людинлы савду нвть, И ухо ничего не внемлеть. Висзапный князя хладъ объемлеть, Въ очахъ его темиветъ свътъ, Въ умъ возникан мрачны думы... «Выть можеть, горесть . . . павнь угрюмый . . . «Минута...водны...» Въ сихъ мечтахъ Онъ погруженъ. Съ намой тоскою Поникнуль витязь головою; Его томить невольный страхь; Недвижимъ онъ, какъ мертвый камень; Мрачится разумъ; дикій пламень ивбои поннванто съв И Уже текуть въ его крови. Казалось, тынь княжны прекрасной Коснулась трепетнымъ устамъ... И вдругъ, неистовый, ужасной, Стремится витязь по садамъ; Людиилу съ воплемъ призываетъ, Съ холмовъ утесы отрываетъ, Все рушить, все крушить мечемъ

Весьдки, рощи упадають, Древа, мосты въ волнахъ ныряють, Степь обнажается кругомъ! Далеко гулы повторяють И ревъ, и трескъ, и шумъ, и громъ; Повсюду мечь звенить и свищеть, Прелестный край опустошенъ — Безумный витизь жертвы ищеть, Сразмажа вправо, влѣво онъ Пустынный воздухъ разсвиаеть... И вдругъ — нечаянный ударъ Съ княжны невидимой сбиваетъ Прощальный Черномора даръ... Волшебства вмигь исчезла сила: Въ сътяхъ открылася Людинла! Не ввря самь своимь очамь, Нежданнымъ счастьемъ упоенной, Нашь витязь падаеть къ ногамъ Подруги върной, незабвенной, Цалуеть руки, съти рветь, Любви, восторга слезы льеть, Зоветь ее — но двва дремлеть. Сомкнуты очи и уста, И сладострастная мечта Младую грудь ен подъемлеть. Русланъ съ нея не сводить глазъ, Его терзаеть вновь кручина...

Но вдругъ знакомый слышитъ гласъ, Гласъ добродътельнаго Финна:

«Мужайся, князь! Въ обратный путь Ступай со спящею Людиилой; Наполни сердце новой силой, Любви и чести въренъ будь; Небесный громъ на злобу грянетъ, И воцарится тишина — И въ свътломъ Кіевъ княжна Передъ Владиміромъ возстанетъ Отъ очарованнаго сна.»

Русланъ, симъ гласомъ оживленной, Беретъ въ объятія жену, И тихо съ ношей драгоцанной Онъ оставляетъ вышину, И сходитъ въ долъ уединенной.

Въ молчанъи, съ карлой за съдломъ, Поъхалъ онъ своимъ путемъ; Въ его рукахъ лежитъ Людмила, Свъжа, какъ вешняя заря, И на плечо богатыря Лице спокойное склонила. Власами, свитыми въ кольцо, Пустынный вътерокъ играетъ;

Какъ часто грудь ея вздыхаеть!
Какъ часто тихое лицо
Мгновенной розою пылаеть!
Любовь и тайная мечта
Руслановъ образъ ей приносять,
И съ томнымъ шопотомъ уста
Супруга имя произносять...
Въ забвеньи сладкомъ ловитъ онъ
Ея волшебное дыханье,
Улыбку, слезы, пѣжный стонъ
И сонныхъ персей волнованьс...

Межъ тъмъ, по доламъ, по горамъ, И въ бълый день, и по ночамъ, Напгь витязь вдетъ непрестанно. Еще далекъ предълъ желанной, А дъва спитъ. Но юный князь, Безплоднымъ пламенемъ томясь, Ужель, страдалецъ постоянной, Супругу только сторожилъ, И въ цъломудренномъ мечтанъв, Смиривъ нескромное желанъе, Свое блаженство находилъ? Монахъ, который сохранилъ Потомству върное преданъе О славномъ витязъ моемъ, Насъ увъряетъ смъло въ томъ:

И върю и! Везъ раздъленъя Унылы, грубы наслажденья: Мы примо счастливы вдвоемь. Пастушки, сонъ княжны предестной Не походиль на ваши сны. Порой томительной весны, На муравь, въ тынк древесной. Я помню маленькой лужокъ Среди березовой дубравы, Я помню темной вечерокъ, Я помню Лиды сонъ лукавый... Ахъ, первый поцалуй любви Дрожащій, легкій, торопливой Не разогналь, друзья мон, Ея дремоты терпьливой . . . • Но полно, я болтаю вздоръ! Къ чему любви воспоминанье? Ея утвха и страданье Забыты мною съ давнихъ поръ; Теперь влекуть мое вниманье Княжна, Русланъ и Черноморъ.

Предъ ними стелется равнина, Гдв ели изръдка взощли; И грознаго холма вдали Чернъетъ круглая вершина Небесъ на яркой синевъ.

Русланъ глидитъ - и догадался, Что подъважаеть къ головв; Выстрве борзый конь помнался; Ужъ видно чудо изъ чудесъ; Она глядить недвижнымь окомь; Власы ен какъ черный льсъ, Поросний на чель высокомъ; Ланиты жизни лишены; Свинцовой бладностью нокрыты, Уста огромныя открыты, Огромны зубы ственены... Надъ полумертвой головою Последній день ужь тяготель. Къ ней храбрый витязь прилетвлъ Съ Людиндой, съ кардой за спиною. Онъ крикнуль: «здравствуй, голова! «Я адъсь! наказанъ твой измънникъ! «Гляди: воть онь, злодьй нашь шльникь!» И князи гордыя слова Ее внезапно оживили, Намить въ ней чувство разбудили, Очнулась будто ото сна, Взглянула, страшно застонала... Узнала витязя она, И брата съ ужасомъ узнала. Надулись ноздри; на щекахъ Вагровый огнь еще родился,

II въ умирающихъ глазахъ Последній гивев изобразился. Въ смятенъи, въ бъщенствъ нъмомъ Сна зубами скрежетала, И брату хладнымъ изыкомъ Укоръ невнятный лепетала... Уже ея въ тотъ самый часъ Кончалось долгое страданье: Чела мгновенный пламень гась, Слабьло тяжкое дыханье, Огромный закатился взоръ, И вскорв князь и Черноморъ Узръли смерти содроганье... Она почила въчнымъ сномъ. Въ модчаньи витязь удалился; Дрожащій карликь за съдлонь Не смъль дышать, не шевелился, И чернокнижнымь языкомъ Усердно демонамъ молился.

На склонъ темныхъ береговъ Какой-то ръчки безымянной, Въ прохладномъ сумракъ лъсовъ, Стоялъ поникшей хаты кровъ, Густыми соснами вънчанной. Въ теченъи медленномъ ръка Вблизи плетенъ изъ тростника

Волною сонной омывала, И вкругъ него едва журчала При легкомъ шумъ вътерка. Долина въ сихъ мъстахъ таилась, Уединенна и темна; И тамъ казалось тишина Съ начала міра воцарилась. Русланъ остановиль коня. Все было тико, безмитежно; Отъ разсвътающаго дня Долина съ рощею прибрежной Сквозь утренній сіяла дымъ. Русланъ на лугъ жену слагаетъ, Садится близь нея, вздыхаеть Съ уныньемъ сладкимъ и нѣмымъ; И вдругъ онъ видитъ предъ собою Смиренный парусь челнока, И слышить песню рыбака Надъ тихоструйною рекою. Раскинувъ неводъ по волнамъ, Рыбакъ, на весла наклоненной, Плыветь къ лесистымъ берегамъ, Къ порогу хижины смиренной. И видить добрый князь Руслань: Челновъ ко брегу приплываеть; Изъ темной хаты выбъгаетъ Младая дева; стройный етань,

Власы небрежно распущенны, Улыбка, тихій вворь очей, И грудь и плети обнаженны, Все мило, все планяеть въ ней. И воть они, обнявь другь друга, Садятся у прохладныхъ водъ, И часъ безпечнаго досуга Для нихъ съ любовью настаетъ. Но въ изумленым молчаливомъ Кого же въ рыбакъ счастливонъ Нашъ юный витязь узнаеть? Хазарскій хань, избранный славой, Ратмиръ, въ любви, въ войнъ кровавой Его соперникъ молодой, Ратмиръ, въ нустынв безмитежной Людинлу, славу позабыль, И имъ навъки измънилъ Въ объятіяхъ подруги нѣжной.

Герой приблизился, и вмигъ
Отшельникъ узнаетъ Руслана,
Встаетъ, летитъ. Раздался крикъ...
И обнялъ князъ младаго хана.
Что вижу и! спросилъ герой,
Зачъмъ ты здъсъ? зачъмъ оставилъ
Тревоги жизни боевой,
И мечъ, который ты прославилъ?

«Мой другь, отвътствоваль рыбакь, Лушв наскучиль бранной славы Пустой и гибельный призракъ. Повърь: невинныя забавы, Любовь и мирныя дубравы Милье сердцу востократь. Теперь, утративъ жажду брани, Престаль платить безуиству дани, И, върнымъ счастіемъ богатъ, Я все забыль, товарищь милый, Все, даже прелести Людмилы.» — Любезный ханъ, я очень радъ! Сказаль Руслань: она со мною. -«Возможно ли, какой судьбою? Что слышу? Русская княжна... Она съ тобою, гдв жъ она? Позволь... но нать, боюсь изивны: Моя подруга мнв мила; Моей счастливой перемвны Она виновницей была; Она мив жизнь, она мив радость! Она мив возвратила вновь Мою утраченную младость, И миръ и чистую любовь. Напрасно счастье мив сулили Уста волшебницъ молодыхъ; Дввнадцать дввъ меня любили:

Я для нея покинуль ихъ;
Оставиль теремь ихъ веселый,
Въ тъни хранительныхъ дубровъ;
Сложиль и мечь и шлемь тяжелый,
Забыль и славу и враговъ.
Отшельникъ мирный и безвъстный,
Остался въ счастливой глуши,
Съ тобой, другъ милый, другъ прелестный,
Съ тобою, свътъ моей дуни!»

Пастушка милая внимала Друзей открытый разговорь, И, устремивъ на хана взорь, И улыбалась и вздыхала.

Рыбакъ и витязь на брегахъ
До темной ночи просидъли
Съ душей и сердцемъ на устахъ.
Часы невидимо летъли.
Чернъетъ лъсъ, темна гора;
Встаетъ луна — все тихо стало;
Герою въ путь давно пора.
Накинувъ тихо покрывало
На дъву спящую, Русланъ
Идетъ и на коня садится;
Задумчиво безмолвный ханъ
Душей вослъдъ ему стремится,

Руслану счастія, побідь И славы и любви желаеть... И думы гордыхь, юныхь літь Невольной грустью оживляеть.

Зачёмъ судьбой не суждено Моей непостоянной лирё
Геройство восиввать одно,
И съ нимъ (незнаемыя въ мірѣ)
Любовь и дружбу старыхъ лётъ?
Печальной истины поэтъ,
Зачёмъ я долженъ для потомства
Порокъ и злобу обнажать,
И тайны козни вёроломства
Въ правдивыхъ пёсняхъ обличать?

Княжны искатель недостойный, Охоту къ славъ потерявъ, Никъмъ незнаемый, Фарлафъ Въ пустынъ дальной и спокойной Скрывался и Наины ждалъ. И часъ торжественный насталъ. Къ нему волшебница явилась, Въщая: «знаешь ли меня? «Ступай за мной; съдлай коня!» И въдьма кошкой обратилась. Осъдланъ конь, она пустилась;

Тропами мрачными дубравъ; За нею слъдуетъ Фарлафъ.

Лодина тихая дремала, Въ ночной одвтая туманъ, Луна во мгль перебытала Изъ тучи въ тучу, и курганъ Мгновеннымъ блескомъ озаряда. Подъ нимъ въ безмолвім Русланъ Сидъль съ обычною тоскою Предъ усыщенною княжною. Глубоку думу думаль онъ, Мечты летвли за мечтами, И неприметно ведль сонь Надъ нимъ холодными крылами; На двву смутными очами Въ дремоть томной онъ взглянулъ, И, утомленною главою Склонясь къ ногамъ ея, заснулъ.

И снится въщій сонъ герою;
Онъ видить, будто бы княжна
Надъ страшной бездны глубиною
Стоить недвижна и блёдна...
И вдругь Людиила исчезаеть,
Стоить одинъ надъ бездной онъ...
Знакомый гласъ, призывный стонъ

Изъ тихой бездны вылетаетъ... Русланъ стремится за женой; Стремглавъ летитъ во тмв глубокой... И видить вдругь передъ собой: Владиміръ, въ гридниць высокой, Въ кругу съдыхъ богатырей, Между двънадцатью сынами, Съ толпою названныхъ гостей, Сидить за браными столами; И также гиввенъ старый князь, Какъ въ день ужасный разставанья; И всв сидять не шевелясь, Не смвя перервать молчанья. Утихъ веселый шумъ гостей, Не ходить чаша круговая... И видить онъ, среди гостей, Въ бою сраженнаго Рогдая: Убитый, какъ живой, сидитъ; Изъ опвненнаго стакана Онъ, веселъ, пьеть и не глядить На изумленнаго Руслана. Князь видить и иладаго хана, Друзей и недруговъ . . . и вдругъ Раздался гуслей быглый звукъ И голосъ въщаго баяна, Пвида героевъ и забавъ. Вступаеть въ гридницу Фарлафъ,

Ведеть онь за руку Людинлу;
Но старець, сь мѣста не привставъ,
Молчить, склонивь главу унылу,
Князья, бояре — всв молчать,
Душевныя движенья кроя.
И все исчезло — смертный хладъ
Объемлеть спящаго героя.
Въ дремоту тяжко ногруженъ,
Онъ льеть мучительныя слезы,
Въ волненьи мыслить: это сонь!
Томится, но зловъщей грезы,
Увы, прервать не всилахъ онъ.

Луна чуть свътить надъ горою; Объяты рощи темнотою; Долина въ мертвой тишинъ... Измънникъ вдеть на конъ.

Предъ нимъ открылася поляна; Онъ видитъ сумрачный курганъ; у ногь Людмилы спитъ Русланъ, И кодитъ конъ кругомъ кургана. Фарлафъ съ боязнію глядитъ; Въ туманъ въдьма исчезаетъ, Въ немъ сердце замерло, дрожитъ, Изъ кладныхъ рукъ узду роняетъ, Тихонъко обнажаетъ мечь, Готовясь витизя безь боя
Съ размаха надвое разсвчь...
Къ нему подъвхаль. Конь героя,
Врага почуя, закипъль,
Заржаль и топнуль. Знакъ напрасный!
Русланъ не внемлеть; сонъ ужасный,
Какъ грузъ, надъ нимъ отяготъль!...
Измѣнникъ, въдьмой ободренный,
Герою въ грудь рукой презрѣнной
Вонзаетъ трижды хладну сталь...
И мчится болвливо въ даль
Съ своей добычей драгоцѣнной.

Всю ночь безчувственный Руслань Лежаль во мракв подъ горою. Часы летвли. Кровь рвкою Текла изъ воспаленныхъ ранъ. Поутру, взоръ открывъ туманной, Пуская тяжкій, слабый стонъ, Съ усильемъ приподнялся онъ, Взглянулъ, поникъ главою бранной — И палъ недвижный, бездыханной.

### пъснь шестая.

Ты мив велишь, о другь мой ивжной, На лирь легкой и небрежной Старинны были напавать, И музь върной посвящать Часы безціннаго досуга... Ты знаешь, милая подруга: Поссорясь съ вътреной молвой, Твой другь, блаженствомь упоенный, Забыль и трудь уединенный, И звуки лиры дорогой. Отъ гармонической забавы Я, нъгой упоенъ, отвыкъ... Дышу тобой — и гордой славы Невиятенъ мнв призывный кликъ! Меня покинуль тайный геній И вымысловъ и сладкихъ думъ;

Любовь и жажда наслажденій Однь преследують мой умь. Но ты велишь, но ты любила Расказы прежніе мои, Преданья славы и любви; Мой богатырь, моя Людиила, Владиміръ, въдьма, Черноморъ, И Финна върныя печали Твое мечтанье ванимали; Ты, слушая мой легкій вздоръ, Съ улыбкой иногда дремала; Но иногда свой нѣжный взоръ Нъжнъе на пъвца бросала... Решусь; влюбленный говорунь, Касаюсь вновь ленивыхъ струнь; Сажусь у ногъ твоихъ, и снова Бренчу про витязя младаго.

Но что сказаль я? Гдв Руслань?
Лежить онь мертвый въ чистомь поль;
Ужъ кровь его не льется боль,
Надь нимь летасть жадный врань;
Безгласень рогь, недвижны латы,
Не шевелится шлемь косматый!

Вокругъ Руслана ходитъ конь, Поникнувъ гордой головою, Въ его глазахъ исчезъ огонь!

Не машетъ гривой золотою,

Не тъшится, не скачетъ онъ,

И ждетъ, когда Русланъ воспрянетъ...

Но князя кръпокъ хладный сонъ,

И долго щитъ его не грянетъ.

А Черноморъ? Онъ за съдломъ, Въ котомкъ, въдьмою забытый, Еще не знаетъ ни о чемъ; Усталый, сонный и сердитый, Княжну, героя моего Вранилъ отъ скуки молчаливо! Не слыша долго ничего, Волшебникъ выглянулъ — о диво! Онъ видитъ, богатыръ убитъ, Въ крови потопленный лежитъ; Людмилы нътъ, все пусто въ полъ; Злодъй отъ радости дрожитъ И мнитъ: свершилосъ, я на волъ! Но старый карла былъ неправъ.

Межъ тъмъ, Наиной осъненный, Съ Людмилой, тихо усыпленной, Стремится къ Кіеву Фарлафъ: Летитъ, надежды, страха полный; Предъ нимъ уже Днъпровски волны Въ знакомыхъ пажитяхъ шумятъ; Ужъ видитъ златоверхій градъ; Уже Фарлафъ по граду мчится, И шумъ на стогнахъ возстаетъ; Въ волненъи радостномъ народъ Валитъ за всадникомъ, тъснится; Въгутъ обрадовать отца: И вотъ изиънникъ у крыльца.

Влача въ душъ печали бремя, Владиміръ-солнышко въ то время Въ высокомъ теремъ своемъ Сидель, томясь привычной думой. Вояре, витязи кругомъ Сидвли съ важностью угрюмой. Вдругь внемлеть онь: передъ крыльцомъ Волненье, крики, шумъ чудесный; Дверь отворилась — передъ нимъ Явился воинъ неизвъстный; Всв встали съ шопотомъ глухимъ, И вдругь смутились, зашумьли: «Людмила здъсь! Фарлафъ . . . ужели?» Въ лицъ печальномъ измънясь, Встаеть со стула старый князь, Спвшить тяжелыми шагами Къ несчастной дочери своей; Подходить; отчими руками

Онъ хочеть прикоснуться къ ней; Но двва милая не внемлеть, И очарованная дремлеть Въ рукахъ убійцы; всв глядять На князя въ смутномъ ожиданьи; И старецъ безпокойный взглядъ Впериль на витязя въ молчаньи. Но, хитро перстъ къ устамъ прижавъ,

- «Людиила спить,» сказаль Фарлафъ.
- «Я такъ нашелъ ее недавно
- «Въ пустынныхъ Муромскихъ авсахъ
- «У влаго льшаго въ рукахъ;
- «Тамъ совершилось дело славно;
- •Три дня мы билися; луна
- «Падъ боемъ трижды подымалась;
- «Онъ паль, а юная княжна
- «Мнв въ руки сонною досталась;
- «И кто прерветъ сей дивный сонъ?
- «Когда настанетъ пробужденье?
- «Не знаю скрыть судьбы законь!
- «А намъ надежда и теривнье
- «Однв остались въ утвшенье.»

И вскорв съ въстью роковой Молва по граду полетьла; Народа пестрою толной Градская площадь закипъла;

Печальный теремъ всёмъ открытъ;
Толпа волнуется, балитъ
Туда, гдё на одрё высокомъ,
На одёяль нарчевомъ
Княжна лежитъ во снё глубокомъ;
Князья и витизи кругомъ
Стоятъ унылы; гласы трубны,
Рога, тимпаны, гусли, бубны
Гремятъ надъ нею; старый князь,
Тоской тяжелой изнурясь,
Къ ногамъ Людмилы сёдинами
Приникъ съ безмолвными слезами;
И блёдный близъ него Фарлафъ
Въ нёмомъ раскаяньи, въ досадѣ,
Трепещетъ, дерзость потерявъ.

Настала ночь. Никто во градѣ
Очей безсонныхъ не смыкалъ;
Шумя, тѣснились всѣ другъ къ другу;
О чудѣ всякой толковалъ;
Младой супругъ свою супругу
Въ свѣтлицѣ скромной забывалъ.
Но только свѣтъ луны двурогой
Исчезъ предъ утренней зарей,
Весь Кіевъ новою тревогой
Смутился. Клики, шумъ и вой
Возникли всюду. Кіевляне

Толиятся на стана градской...
И видять: въ утреннемъ тумана 
Шатры балають за ракой;
Щиты, какъ зарево, блистають,
Въ поляхъ навздники мелькають,
Вдали подъемля черный прахъ;
Идутъ походныя телеги,
Костры нылають на холмахъ.
Бада: возстали Печенаги!

Но въ это время выщій Финнъ, Духовъ могучій властелинъ, Въ своей пустынь безматежной, Съ спокойнымъ сердцемъ ожидаль, Чтобъ день судьбины неизбъжной, Давно предвиданный, возсталъ.

Въ намой глуши степей горючихъ, За дальней цанью дикихъ горъ, Жилища ватровъ, бурь гремучихъ, Куда и вадьмы смалый взоръ Проникнуть въ ноздній часъ боится, Долина чудная таится, И въ той долина два ключа: Одинъ течетъ волной живою, По камнямъ весело журча; Тоть льется мертвою водою.

Кругомъ все тихо, вътры спять, Прохлада вешняя не вветь, Стольтии сосны не шумять; Не выотся птицы, дань не сиветь Въ жаръ летній шить изъ тайныхъ водъ; Чета духовъ съ начала міра, Везмолвная на лонъ мира, Дремучій берегь стережеть... Съ двумя кувигинами пустыми Предсталь отшельникь передъ ними; Прервали духи дивній сонъ, И удалились страха полны. Склонившись, погружаетъ онъ Сосуды въ дъвственныя волны; Наполниль, въ воздухъ пропаль И очутился въ два мгновенья Въ долинь, гдь Русланъ лежалъ Въ крови, безгласный, безъ движенья; И сталь надъ рыцаремъ старикъ, И вспрыснуль мертвою водою, И раны засіяли вмигь, И трупъ чудесной красотою Процвыль; тогда водой живою Героя старецъ окропилъ, И бодрый, полный новыхъ силъ, Трепеща жизнью молодою Встаеть Русланъ, на исный день

Очами жадными взираетъ; Какъ безобразный сонъ, какъ твнь, Предъ нимъ минувшее мелькаетъ. Но гдв Людмила? Онъ одинъ! Въ немъ сердце вспыхнувъ замираетъ. Вдругь витизь вспрянуль; выщій Финнь Его зоветь и обнимаеть: «Судьба свершилась, о мой сыпъ! Тебя блаженство ожидаеть; Тебя зоветь кровавый пиръ; Твой грозный мечь бъдою грянеть; На Кіевъ снидеть кроткій мирь, И тамъ она тебъ предстанетъ. Возьми завѣтное кольцо, Коснися имъ чела Людмилы, И тайныхъ чаръ исчезнутъ силы; Враговъ смутить твое лице; Настанетъ миръ, погибнетъ злоба. Достойны счастья будьте оба! .Прости надолго, витязь мой! Дай руку...тамъ, за дверью гроба — Не прежде — свидимся съ тобой!» Сказаль, исчезнуль. Упоенный Восторгомъ пылкимъ и нѣмымъ, Русланъ, для жизни пробужденный, Подъемлеть руки вследь за нимь... Но ничего не слышно болв!

Русланъ одинъ въ пустынномъ поль! Запрыгавъ, съ карлой за съдломъ, Руслановъ конь нетерпъливой Бъжитъ и ржетъ, махая гривой; Ужъ князь готовъ, ужъ онъ верхомъ, Ужъ онъ летитъ живой и здравый Черезъ поля, черезъ дубравы.

Но между тъмъ какой позоръ
Являетъ Кіевъ осажденный?
Тамъ, устремивъ на нивы взоръ,
Народъ, уныньемъ пораженный,
Стоитъ на башняхъ и стънахъ
И въ страхъ ждетъ небесной казни;
Стенанья робкія въ домахъ,
На стогнахъ тишина боязни;
Одинъ, близъ дочери своей,
Владиміръ въ горестной молитвъ;
И храбрый сонмъ богатырей
Съ дружиной върною князей
Готовится къ кровавой битвъ,

И день насталь. Толпы враговь Съ зарею двинулись съ холмовъ! Неукротимыя дружины, Волнуясь, хлынули съ равнипы И потекли къ стънъ градской;

Во градв трубы загремван, Бойцы сомкнулись, полетьли Навстрвчу рати удалой, Сощимсь — и заварился бой. Почун смерть, взыгради кони; Пошли стучать мечи о брони; Со свистомъ туча стрваъ взвилась; Равнина кровью залилась: Стремглавъ навздники помчались; Аружины конныя сившались; Сомкнутой, дружною ствной Тамъ рубится со строемъ строй; Со всадникомъ тамъ пъщій бьется; Тамъ конь испуганный несется; Тамъ Русскій паль, тамъ Печенівгь; Тамъ клики битвы, тамъ побъгъ: Тоть опровинуть булавою; Тоть дегкой поражень стрвлою; Другой, придавленный щитомъ, Растоптанъ бъщенымъ конемъ... И длился бой до темной ночи; Ни врагь, ни нашь не одольль! За грудами кровавыхъ тваъ Бойцы сомкнули томны очи, И крвпокъ быль ихъ бранный сонъ; Лишь изръдка на поль битвы

Выль слышень падщихь скорбный стонь, И Рускихь витязей молитвы.

Бавдиваа утренияя твиь, Волна сребрилася въ потокв, Сомнительный раждался день На отуманенномъ востокв. Яснван холмы и лвса, И просыпались небеса. Еще въ бездъйственномъ поков Дремало поле боевое; Вдругь сонъ прервадся: вражій стань Съ тревогой шумною воспрянулъ, Внезапный крикъ сраженій грянуль; Смутилось сердце Кіевлянъ; Въгутъ нестройными толпами И видять: въ полв межь врагами, Влистая въ латахъ, какъ въ огнв, Чудесный воинь на конв Грозой несется, колеть, рубить, Въ ревущій рогь, летая, трубить... То быль Руслань. Какъ Божій громь Нашъ витявь наль на басурмана; Онъ рыщеть съ карломъ за съдломъ Среди испуганнаго стана. Гдв ни просвищеть грозный мечь, Гдв конь сердитый ни промчится,

Вездв главы слетають съ плечь, И съ воплемъ строй на строй валитси: Въ одно мгновенье бранный лугъ Покрыть ходмами тьль кровавыхь, Живыхъ, раздавленныхъ, безглавыхъ, Громадой копій, стрвль, кольчугь. На трубный звукъ, на голосъ боя Дружины конныя Славянъ Помчались по следамъ героя, Сразились . . . гибни, басурманъ! Объемлеть ужасъ Печенвговъ; Питомпы бурные набъговъ Зовуть разсвянныхъ коней; Противиться не смвють боль, И съ дикимъ воплемъ въ пыльномъ полв Бъгуть отъ Кіевскихъ мечей, Обречены на жертву аду; Ихъ сонмы Рускій мечь казнить; Ликуетъ Кіевъ ... Но по граду Могучій богатырь летить; Въ десницв держитъ мечь победной; Копье сілеть какъ звізда; Струится кровь съ кольчуги медной; На шлемъ вьется борода; Летить, надеждой окриленный, По стотнамъ шумнымъ въ княжій домъ. Народъ, восторгомъ упоенный,

Толнится съ кликами кругомъ, И князя радость оживила. Въ безмолвный теремъ входить онъ, Гдв дремлеть чуднымъ сномъ Людмила; Владимірь, въ думу погружень, У ногь ея стояль унылый. Онъ быль одинъ. Его друзей Война влекла въ поля кровавы. Но съ нимъ Фарлафъ, чуждаясь славы, Вдали отъ вражескихъ мечей, Въ душь презрывь тревоги стана, Стояль на стражв у дверей. Едва влодъй узналъ Руслана, Въ немъ кровь остыла, взоръ погасъ, Въ устахъ открытыхъ замеръ гласъ, И паль безь чувствь онь на кольна... Достойной казни ждеть измвна! Но, помня тайный даръ кольца, Русланъ летитъ къ Людмиль спящей. Ея спокойнаго лица Касается рукой дрожащей... И чудо: юная княжна, Вздохнувъ, открыла свътлы очи! .Казалось, будто бы она Дивилася столь долгой ночи; Казалось, что какой-то сонъ Ее томиль мечтой неясной,

И вдругъ узнала — это онъ!

И князь въ объятіяхъ прекрасной.

Воскреснувъ пламенной душой,

Русланъ не видитъ, не внимаетъ,

И старецъ въ радости нъмой,

Рыдая, милыхъ обнимаетъ.

Чань кончу длинный мой расказь?
Ты угадаень, другь мой милой!
Неправый старца гнавь погась;
Фарлафъ предъ нимъ н предъ Людмилой
У ногъ Руслана объявилъ
Свой стыдъ и мрачное злодайство;
Счастливый князь ему простиль;
Лишенный силы чародайства,
Былъ принятъ карла во дворецъ;
И, бадствій празднуя конецъ,
Владиміръ въ гридница высокой
Запироваль въ семьъ своей.

Дъла давно минувшихъ дней, Преданья старины глубокой.

#### эпилогъ.

Такъ, мира житель равнодушной, На лонв праздной тишины, Я славиль лирою послушной Преданья темной старины. Я пълъ - и забываль обиды Слепаго счастья и враговъ, Изміны вітренной Дориды, И сплетии шумныя глупцовъ, На крыльяхъ вымысла носимой, Умъ улеталь за край земной; И между тымь грозы незримой Сбиралась туча надо мной!... Я погибаль ... Святой хранитель Первоначальныхъ, бурныхъ дней, О дружба, нажный уташитель Бользненной души моей! Ты умолила непогоду; Ты сердцу возвратила миръ; Ты сохранила мив свободу,

Кипящей младости кумиръ! Забытый светомь и молвою, Далече отъ бреговъ Невы, Тсперь я вижу предъ собою Кавказа гордыя главы. Надъ ихъ вершинами крутыми, На скать каменныхъ стремнинъ, Питаюсь чувствами нъмыми И чудной прелестью картинъ Природы дикой и угрюмой; Душа, какъ прежде, каждый часъ Полна томительною думой — Но огнь позаін погасъ. Ищу напрасно впечатавній! Она прошла, пора стиховъ, Пора любви, веселыхъ сновъ, Пора сердечныхъ вдохновеній! Восторговъ краткій день протекъ --И скрылась отъ меня навъкъ Богиня тихихъ песнопеній...

# кавказскій плънникъ.

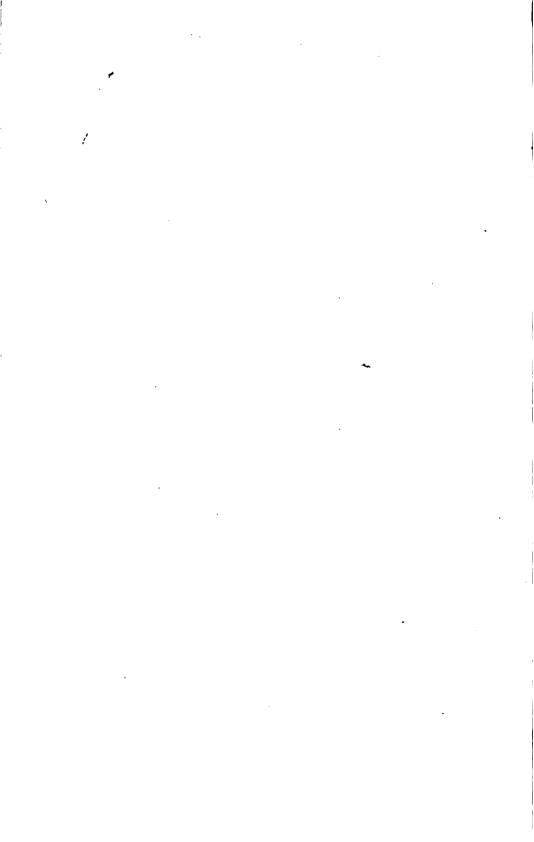

## посвящение.

Прими съ улыбкою, мой другъ, Свободной музы приношенье: Тебъ л посвятиль пустынной лиры пънье И вдохновенный свой достав. Коеда мнь бъдствія ерозили, Я при тебъ еще спокойство находиль, И сердцемь отдыхаль: другь друга мы любили, И бури надо мной свиръпость утомили: Я въ мирной пристани боговъ благословиль. • Во дни пегальные разлуки Мои задуживые звуки Напоминали мнт Кавкаж. Гдт пасмурный Бешту 1, пустынники велигавый, Ауловь 2 и полей властитель пятиелавый, Быль новый для меня Парнась. Забуду ли кремнистыл вершины, Гремугіе клюги, увлдшіл равнины,

Пустыни знойныя, края, гдъ ты со мной Дъличе души младыя впекатльныя; Гдъ рыскаеть въ горахь воинственный разбой,

И дикій геній вдохновенья
Таится въ тишинь глухой!
Ты здысь найдешь воспоминанья,
Быть можеть, милыхь сердиу дней,
Противорый страстей,

Мегты знакомыл, знакомыл страданья, И тайный глась души моей.

Мы въ жизни разно шли: въ обълтілях покол Едва-едва расцепль, и всльдъ отца-герол Въ полл кровавыл, подъ тухи вражьихъ стрплъ, Младенець избранный, ты гордо полетъль; Отегество тебл ласкало съ умиленьемъ, Какъ жертву милую, надежды върный цвътъ. Н рано скорбъ узналь, узналь людей и свътъ:

Но, сердце укрыпивы терпыньемы, Я ждамы безпечно лучшимы дней, И счастіе моимы друзей Мны было сладкимы утышеньсмы.

# кавказскій плънникъ.

#### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Въ аулъ, на своихъ порогахъ,
Черкесы праздные сидятъ.
Сыны Кавказа говорятъ
О бранныхъ, гибельныхъ тревогахъ,
О красотъ своихъ коней,
О наслажденьяхъ дикой нъга;
Воспоминаютъ прежнихъ дней
Неотразимые набъги,
Обманы хитрыхъ узденей з,
Удары шашекъ ч ихъ жестокихъ,
И мъткость неизбъжныхъ стрълъ,
И пепелъ разореныхъ селъ,
И ласки плънницъ черноокихъ.

Текутъ бесъды въ тишинъ;

Луна плыветъ въ ночномъ туманъ:

И вдругъ предъ ними на конъ
Черкесъ. Онъ быстро на арканъ
Младаго плънника влачилъ.
Вотъ Руской! хищникъ возопилъ.
Аулъ на крикъ его сбъжался
Ожесточенкою толпой;
Но плънникъ хладный и нъмой,
Съ обезображенной главой,
Какъ трупъ недвижимъ оставался.
Лица враговъ не видитъ онъ,
Угрозъ и криковъ онъ не слышитъ;
Надъ нимъ летаетъ смертный сонъ
И холодомъ тлетворнымъ дышитъ.

И долго планника молодой
Лежала ва забвеніи тяжелома.
Ужа полдень нада его главой
Пылала ва сіяніи веселома;
И жизни духа проснулся ва нема,
Невнятный сона ва устаха раздался;
Согратый солнечныма лучема,
Несчастный тихо приподнялся;
Кругома обводита слабый взора...
И видита: неприступныха гора
Нада нима воздвигнулась громада,

Гивадо разбойничьихъ племенъ, Черкесской вольности ограда. Воспомнилъ юноша свой плвнъ, Какъ сна ужаснаго тревоги, И слышитъ: загремъли вдругъ Его закованныя ноги . . . Все, все сказалъ ужасный звукъ; Затмиласъ передъ нимъ природа. Прости, священная свобода! Онъ рабъ.

За саклями з лежить
Онъ у колючаго забора.
Черкесы въ поль, нътъ надзора,
Въ пустомъ ауль все молчитъ.
Предъ нимъ пустынныя равнины
Лежатъ зеленой пеленой;
Тамъ холмовъ тянутся грядой
Однообразныя вершины;
Межъ нихъ уединенный путь
Вдали теряется угрюмой:
И плънника младаго грудь
Тяжелой ваволноваласъ думой...

Въ Россію дальній путь ведеть, Въ страну, гдв пламенную младость Онъ гордо началь безъ заботь; Гдв первую позналь онъ радость, Гдѣ много милаго любиль,
Гдѣ обняль грозное страданье,
Гдѣ бурной жизнью могубиль
Надежду, радость и желанье,
И лучшихъ дней воспоминанье
Въ увидшемъ сердцѣ заключилъ.

Людей и свътъ извъдаль онъ,
И зналъ невърной жизни цъну.
Въ сердцахъ друзей нашедъ измъну,
Въ мечтахъ любви безумный сонъ,
Наскуча жертвой быть привычной
Давно презрънной суеты,
И непріязни двуязычной,
И простодушной клеветы,
Отступникъ свъта, другъ природы,
Покинулъ онъ родной предълъ,
И въ край далекій полетълъ
Съ веселымъ призракомъ свободы.

Свершилось ... цѣлью упованья
Не зрить онь вь мірѣ ничего.
И вы, послѣднія мечтанья,
И вы сокрылись оть него.
Онь рабъ. Склонясь главой на камень,
Онь ждеть, чтобъ съ сумрачной зарей
Погась печальной жизни пламень,
И жаждеть сѣни гробовой.

Ужъ меркнеть солнце за горами; Вдали раздался шумный гуль, Съ полей народъ идетъ въ аулъ, Сверкая свътлыми косами. Принын; въ домахъ зажглись огни, И постепенно шумъ нестройной Умолкнуль; все въ ночной тени Объято нізгою спокойной; Вдали сверкаетъ горный ключь, Сбъгая съ каменной стремнины; Одвлись пеленою тучь Кавказа спящія вершины . . . Но кто, въ сіяніи луны, Среди глубокой тишины Идеть, украдкою ступая? Очнулся Руской. Передъ нимъ, Сь привьтомъ нъжнымь и намымъ, Стоитъ Черкешенка младая. На двву молча смотрить онъ, И мыслить: это лживый сонь, Усталыхъ чувствъ игра пустая. Луною чуть озарена, Съ улыбкой жалости отрадной Кольна преклонивъ, она Къ его устамъ кумысъ 6 прохладной Подносить тихою рукой. По онъ забыль сосудь цвлебный;

Онъ довить жадною душой Пріятной річи звукъ волшебный И взоры дввы молодой. Онъ чуждыхъ словъ не понимаеть; Но взорь умильный, жарь ланить, Но голось нажный говорить: Живи! и пленникъ оживаетъ. И онъ, собравъ остатокъ силъ, Вельнью милому покорной, Привсталь, и чашей благотворной Томленье жажды утолиль. Потомъ на камень вновь склонился Отягощенною главой; Но все къ Черкешенкъ младой Угасшій взоръ его стремился. И долго, долго передъ нимъ Она, вадумчива, сидъла; Какъ бы участіемъ нъмымъ Утышить планника хотала; Уста невольно каждый часъ Сь начатой річью открывались; Она вздыхала, и неразъ Слезами очи наполнялись.

За днями дни прошли какъ твнь. Въ горахъ, окованный, у стада Проводитъ плвнникъ каждый день.

Пещеры темная прохлада Его скрываеть въ латній зной; Когда же рогь луны сребристой Блеснетъ за мрачною горой, Черкешенка, тропой твинстой, Приносить пленнику вино, Кумысь, и ульевь соть душистой, И бълосивжное ишено; Съ нимъ тайный ужинъ раздъляеть: На немъ покоить нъжный взоръ; Съ неясной рвчію сливаетъ Очей и знаковъ разговоръ; Поеть ему и песни горь, И пъсни Грузіи счастливой, И памяти нетерпъливой Передаетъ языкъ чужой. Впервые дъвственной душой Она любила, знала счастье; Но Рускій жизни молодой Давно утратилъ сладострастье: Не могь онъ сердцемъ отвъчать Любви младенческой, открытой — Выть можеть, сонь любви забытой Волася онъ воспоминать.

He вдругъ увянетъ наша младость, Не вдругъ восторги бросять насъ, И неожиданную радость
Еще обнимемь мы не разъ:
Но вы, живыя впечатлънья,
Первоначальная любовь,
О первый пламень упоенья,
Пе прилетаете вы вновь.

Казалось, плвникъ безнадежный Къ унылой жизни привыкаль; Тоску неволи, жаръ иятежный, Въ душв глубоко онъ скрываль. Влачася межъ угрюмыхъ скалъ, Въ часъ ранней, утренней прохлады, Вперяль онъ неподвижный взоръ На отдаленныя громады Съдыхъ, румяныхъ, синихъ горъ. Великольпныя картины! Престолы ввчные снеговъ, Очамъ казались ихъ вершины Недвижной ценью облаковъ, II въ ихъ кругу колоссъ двуглавый, Въ вънцъ блистая ледяномъ, Эльбрусъ огромный, величавый, Бѣлѣлъ на небѣ голубомъ. 8 Когда, съ глухимъ сливаясь гуломъ, Предтеча бури, громъ гремваъ, Какъ часто павниикъ надъ ауломъ

Недвижимъ на горъ сидълъ! У ногъ его дымились тучи, Въ степи взвивался прахъ летучій: Уже пріюта между скаль Елень испуганный искаль; Орлы съ утесовъ подымались И въ небесахъ перекликались; Шумъ табуновъ, мычанье стадъ Ужь гласомь бури заглушались... И вдругь на долы дождь и градъ Изъ тучь сквозь молній извергались; Волнами роя крутизны, Сдвитая камни въковые, Текли потоки дождевые ---А пленникъ, съ горной вышины, Одинъ, за тучей громовою, Возврата солнечнаго ждалъ, Недосягаемый грозою, И бури немощному вою Съ какой-то радостью внималь.

Но Европейца все вниманье
Народь сей чудный привлекаль.
Межь Горцевь ильнникь наблюдаль
Ихь въру, нравы, воспитанье,
Любиль ихь жизни простоту,
Гостепримство, жажду брани,

Движеній вольныхъ быстроту, И легкость ногъ, и силу длани; Смотрель по целымь онь часамь, Какъ иногда Черкесъ проворной, Широкой степью, по горамъ, Въ косматой шапкв, въ буркв черной, Къ лукв склонясь, на стремена Ногою стройной опираясь, Леталъ по волв скакуна, Къ войнъ заранъ пріучаясь. Онъ любовался красотой Одежды бранной и простой. Черкесъ оружіемъ обвъщенъ; Онъ имъ гордится, имъ утвшенъ: На немъ броня, пищаль, колчанъ, Кубанскій лукъ, кинжаль, аркань, И шашка, въчная подруга Его трудовъ, его досуга. Ничто его не тяготить, Ничто не брякнетъ: пвий, конный --Все тоть же онь; все тоть же видь Непобъдимый, непреклонный. Гроза безпечныхъ казаковъ, Его богатство — конь ретивый, Питомецъ горскихъ табуновъ, Товарищъ върный, терпъливый. Въ пещерв иль травв глухой

Коварный хищникъ съ нимъ тантся, И вдругъ, внезапною стрвлой, Завидя путника, стремится; Въ одно мгновенье върный бой Ръшить ударь его могучій, И странника въ ущелья горъ Уже влечеть аркань летучій. Стремится конь во весь опоръ, Исполненъ огненной отваги; Все путь ему: болото, боръ, Кусты, утесы и овраги; Кровавый савдь за нимь бъжить, Въ пустынъ топотъ раздается; Съдой потокъ предъ нимъ шумитъ -Онъ въ глубь кипящую несется; И путникъ, брошенный ко дну, Глотаетъ мутную волну, Изнемогая смерти просить И аритъ ее передъ собой... Но мощный конь его — стрълой На берегъ пънистый выноситъ.

Иль, ухвативъ рогатый пень, Въ ръку низверженный грозою, Когда на холмахъ пеленою Лежитъ безлунной ночи тънь, Черкесъ на корни въковые,

На вътви въщаетъ кругомъ Свои доспъхи боевые, Щить, бурку, панцырь и шеломь, Колчанъ и лукъ — и въ быстры водны За нимъ бросается потомъ Неутомимый и безмолвный. Глухая ночь. Река реветь; Могучій токъ его несетъ. Вдоль береговъ уединенныхъ, Гав на курганахъ возвышенныхъ, Склонясь на копья, казаки Глядять на темный боргь роки — И мимо нихъ, во мглъ чернъя, Плыветь оружіе злодья... О чемъ ты думаешь, казакъ? Воспоминаешь прежни битвы, На смертномъ полв свой бивакъ. Полковъ хвалебныя молитвы И родину? ... Коварный сонъ! Простите, вольныя станицы, И домъ отцовъ, и тихій Донъ, Война и красныя дввицы! Къ брегамъ причалиль тайный врагъ, Стрела выходить изъ колчана --Взвилась — и падаетъ казакъ Съ окровавленнаго кургана.

Когда же съ мирною семьей Черкесъ въ отеческомъ жилищъ Сидить ненастною порой, И тавють угли въ пепелиць; И спрянувъ съ върнаго коня, Въ горахъ пустынныхъ запоздалый, Къ нему войдеть пришлецъ усталый И робко сядеть у огня: Тогда хозяинь благосклонной Съ привътомъ, ласково, встаетъ, И гостю въ чашв благовонной Чихирь 9 отрадный подаеть. Подъ влажной буркой, въ сакле дымной, Вкушаеть путникъ мирный сонъ, И утромъ оставляеть онъ Ночлега кровъ гостепріимной 10.

Бывало, въ свътлый баиранъ 11
Сберутся юноши толпою;
Игра смъняется игрою:
То полный разобравъ колчанъ,
Они крылатыми стрълами
Пронзаютъ въ облакахъ орловъ;
То съ высоты крутыхъ холмовъ
Нетерпъливыми рядами,
При данномъ знакъ, вдругъ падутъ,
Какъ лани землю поражаютъ,

Равнину пылью покрывають И съ дружнымъ топотомъ бѣгутъ.

Но скученъ миръ однообразной Сердцамъ, рожденнымъ для войны, И часто игры воли праздной Игрой жестокой смущены. Неръдко шашки грозно блещутъ Въ безумной ръзвости пировъ, И въ прахъ летятъ главы рабовъ, И въ радости младенцы плещутъ.

Но Руской равнодушно зрѣлъ
Сіл кровавыя забавы.
Любилъ онъ прежде игры славы
И жаждой гибели горѣлъ.
Невольникъ чести безпощадной,
Вблизи видалъ онъ свой конецъ,
На поединкахъ твердый, хладной,
Встрѣчая гибельный свинецъ.
Быть можетъ, въ думу погруженный,
Онъ время то воспоминалъ,
Когда, друзьями окруженный,
Онъ съ ними шумно пировалъ...
Жалѣлъ ли онъ о дняхъ минувшихъ,
О дняхъ надежду обманувшихъ,
Иль, любопытный, созерцалъ

Суровой простоты забавы,
И дикаго народа нравы
Въ семъ върномъ зеркалъ читалъ —
Таилъ въ молчаньи онъ глубокомъ
Движенья сердца своего,
И на челъ его высокомъ
Не измънялось ничего.
Безпечной смълости его
Черкесы грозные дивились,
Щадили въкъ его младой
И шопотомъ между собой
Своей добычею гордились.

### ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Ты ихъ узнала, двва горъ, Восторги сердца, жизни сладость; Твой огненный невинный взоръ Высказываль любовь и радость. Когда твой другь во тмв ночной Тебя лобзаль намымь лобзаньемь, Сгарая нъгой и желаньемъ, Ты забывала міръ земной, Ты говорила: пленникъ милый, Развесели свой взоръ унылый, Склонись главой ко мнв на грудь, Свободу, родину забудь. Скрываться рада я въ пустынъ Съ тобою, царь души моей! Люби меня; никто донынъ Не цаловаль моихь очей; Къ моей постель одинокой

Черкесь младой и черноокой Не крался въ тишинъ ночной; Слыву я дъвою жестокой, Неумолимой красотой. Я знаю жребій мнъ готовый: Меня отець и брать суровый Немилому продать хотять Въ чужой ауль цъною злата: Но умолю отца и брата; Не то — найду кинжаль иль ядъ. Непостижимой, чудной силой Къ тебъ я вся привлечена; Люблю тебя, невольникъ милой, Душа тобой упоена...

Но онъ съ безмолвнымъ сожалъньемъ
На дъву страстную взиралъ,
И полный тижкимъ размышленьемъ
Словамъ любви ея внималъ.
Онъ забывался: въ немъ тъснилисъ
Воспоминанья пропілыхъ дней,
И даже слезы изъ очей
Однажды градомъ покатились.
Лежала въ сердцъ какъ свинецъ
Тоска любви безъ упованья.
Предъ юной дъвой наконецъ
Опъ изліялъ свои страданья.

«Забудь меня: твоей любви, Твоихъ восторговъ я не стою. Безцвиныхъ дней не трать со мною; Другаго юношу зови. Его любовь тебь замынить Мосй души печальный хладъ; Онъ будетъ въренъ, онъ оцвиитъ Твою красу, твой милый взглядь, И жаръ младенческихъ лобзаній, И нажность пламенныхъ рачей; Безъ упоенья, безъ желаній Я вяну жертвою страстей. Ты видигъ следъ любви несчастной, Душевной бури следъ ужасной; Оставь меня; но пожальй О скорбной участи моей! Несчастный другь, зачемь не прежде Явилась ты моимъ очамъ, Въ тв дни, какъ върилъ и надеждв И упоительнымь мечтамъ! Но поздно: умеръ я для счастья, Надежды призракъ улетълъ; Твой другь отвыкь оть сладострастыя, Для нъжныхъ чувствъ окаменълъ...

«Какъ тяжко мертвыми устами Живымъ лобзаньямъ отвъчать, И очи полныя слевами
Улыбкой хладною встръчать!
Измучась ревностью напрасной,
Уснувъ безчувственной душой,
Въ объятіяхъ подруги страстной,
Какъ тяжко мыслить о другой!...

«Когда такъ медленно, такъ нъжно, Ты пьешь добзанія мои, И для тебя часы любви Проходять быстро, безмятежно; Сивдая слезы въ тишинв, Тогда, разсвянный, унылый, Передъ собою, какъ во сиъ, Я вижу образъ въчно милый; Его зову, къ нему стремлюсь, Молчу, не вижу, не внимаю; Тебъ въ забвены предаюсь И тайный призракь обнимаю; О немь въ пустынь слезы лью; Повсюду онъ со мною бродить И мрачную тоску наводить На душу сирую мою.

«Оставь же мнв мои жельзы, Уединенныя метты, Воспоминанья, грусть и слезы: Ихъ раздълить не можещь ты.
Ты сердца слышала признанье;
Прости... дай руку — на прощанье.
Недолго женскую любовь
Печалить хладная разлука:
Пройдеть любовь, настанеть скука,
Красавица полюбить вновь.»

Раскрывъ уста, безъ слезъ рыдан, Сидъла дъва молодая:
Туманный, неподвижный взоръ Безмолвный выражалъ укоръ; Блъдна какъ тънь, она дрожала; Въ рукахъ любовника лежала Ея колодная рука; И наконецъ любви тоска Въ печальной ръчи излилася.

«Ахъ, Руской, Руской, для чего, Не вная сердца твоего, Тебъ навъкъ я предалася! Недолго на груди твоей Въ забвеньи дъва отдыхала; Немного радостныхъ ночей Судьба на долю ей послала! Придутъ ли вновь когда нибудь? Уже ль навъкъ ногибла радость? . . .

Ты могь бы, пленникъ, обмануть Мою неопытную младость, 
Хотя бъ изъ жалости одной, 
Молчаньемъ, ласкою притворной; 
Я услаждала бъ жребій твой 
Заботой нежной и покорной; 
Я стерегла бъ минуты сна, 
Покой тоскующаго друга; 
Ты не хотель... Но кто жъ она, 
Твоя прекрасная подруга? 
Ты любипь, Руской? ты любимъ?... 
Понятны мне твои страданья... 
Прости жъ и ты мои рыданья, 
Не смейся горестямъ моимъ...

Умольла. Слезы и степанья Стьснили бъдной дъвы грудь. Уста безъ словъ роптали пъни. Безъ чувствъ, обнявъ его кольни, Она едва могла дохнуть. И плънникъ, тихою рукою Поднявъ несчастную, сказаль: «Не плачь: и я гонимъ судьбою, И муки сердца испыталь. Нътъ, я не зналъ любви взаимной: Любилъ одинъ, страдалъ одинъ, И гасну я, какъ пламенъ дымной,

Забытый средь пустыхъ долинъ. Умру вдали бреговъ желанныхъ; Мнѣ будетъ гробомъ эта степь; Здѣсь на костяхъ моихъ изгнанныхъ Заржавитъ тягостная цѣпь...»

Свътила ночи затмевались; Въ дали прозрачной означались Громады свътлоснъжныхъ горъ; Главу склонивъ, потупи взоръ, Они въ безмолвіи разстались.

Унылый пленникъ съ этихъ поръ Одинъ окрестъ аула бродитъ. Заря на знойный небосклонъ За днями новы дни возводить; За ночью ночь воследъ уходить; Вотще свободы жаждеть онь. Мелькнеть ли серна межъ кустами, Проскачеть ли во мглв сайгакъ: Онъ, вспыхнувъ, загремитъ цъпями, Онъ ждетъ, не крадется ль казакъ, Ночной ауловъ разоритель, Рабовъ отважный избавитель. Зоветь... но все кругомъ молчить; Лишь волны плещутся бушуя, И человька звърь почуя Въ пустыню темную бъжить.

Однажды слышить Руской плешный,
Въ горахъ раздался кликъ военный:
«Въ табунъ, въ табунъ! «Бегутъ, шумятъ;
Уздечки медныя гремятъ,
Чернеютъ бурки, блещутъ брони,
Кипятъ оседланные кони;
Къ набегу весь аулъ готовъ:
И дикіе питомцы брани
Рекою хлынули съ холмовъ,
И скачутъ по брегамъ Кубани
Сбирать насильственныя дани.

Утихъ аулъ; на солнцъ спятъ
У саклей псы сторожевые.
Младенцы смуглые, нагіе
Въ свободной рѣзвости шумятъ;
Ихъ прадѣды въ кругу сидятъ:
Изъ трубокъ дымъ віясь синѣетъ.
Они безмолвно юныхъ дѣвъ
Знакомый слушаютъ припѣвъ,
И старцевъ сердце молодѣетъ.

Черкесская пъсня.

1.

Въ ръкъ бъжитъ гремучій валь; Въ горахъ безмолвіе ночное; Казакъ усталый задремаль, Склонясь на копіе стальное. Не спи казакь: во тмв ночной Чеченець ходить за рѣкой.

2.

· Казакъ плыветь на челнокъ, Влача по дну ръчному съти. Казакъ, утонешь ты въ ръкъ, Какъ тонуть маленькія дъти, Купансь жаркою порой: Чеченецъ ходить за ръкой.

3.

На берегу завѣтныхъ водъ Цвѣтутъ богатыя станицы; Веселый пляшетъ хороводъ. Бѣгите, Рускія пѣвицы; Спѣпште, красныя, домой: Чеченецъ ходитъ за рѣкой.

Такъ пъли дъвы. Съвъ на брегъ, Мечтаетъ Русской о побъгъ; Но цъпь невольника тяжка, Быстра глубокая ръка... Межъ тъмъ, померкнувъ, степь уснула, Вершины скалъ омрачены. По бълымъ хижинамъ аула Мелькаетъ блъдный свътъ луны; Елени дремлютъ надъ водами,

Умолкнуль поздній крикь орловь, И глухо вторится горами Далекій топоть табуновь.

Тогда кого-то слышно стало;
Мелькнуло дввы покрывало,
И воть — печальна и бледна,
Къ нему приблизилась ола.
Уста прекрасной ищутъ речи;
Глаза исполнены тоской,
И черной падаютъ волной
Ея власы на грудь и плечи.
Въ одной руке блестить пила,
Въ другой кинжаль ея булатный:
Казалось, будто дева шла
На тайный бой, на подвигъ ратный.

На пленника возведши взоръ, «Бъги,» сказала дева горъ: «Нигде Черкесъ тебя не встретитъ. Спеши, не трать ночныхъ часовъ; Возьми кинжалъ: твоихъ следовъ Никто во мраке не заметитъ.»

Пилу дрожащей взявъ рукой, Къ его ногамъ она склонилась: Визжитъ жельзо подъ пилой,

Слеза невольная скатилась — И цень распалась и гремить. «Ты волень, дева говорить, Беги!» Но взглядъ ея безумный ' Любви порывъ изобразилъ. Она страдала. Вътеръ шумный, Свистя, покровъ ея клубиль. «О другь мой! Руской возопиль; Я твой навыхь, я твой до гроба. Ужасный край оставимь оба, Бъги со мной... - Нътъ, Руской, пътъ! Она исчезла, живни сладость; Я знала все, и гнала радость. И все прошло, пропаль и следъ. Возможно ль? ты любиль другую!... Найди ее, люби ее; О чемъ же я еще тоскую? О чемъ уныніе мое?... Прости! любви благословенья Съ тобою будуть каждый часъ. Прости — забудь мои мученья, Дай руку мнь ... въ последній разъ.

Къ Черкешенкъ простеръ онъ руки, Воскресшимъ сердцемъ къ ней летълъ, И долгій поцалуй разлуки Союзъ любви запечатльль. Рука съ рукой, унынья полны, Сощи ко брегу въ типпинъ — И Руской въ шумной глубинъ Уже плыветь и пвинть волны, Уже противныхъ скаль достигъ, Уже хватается за нихъ... Вдругъ волны глухо зашумъли, И слышенъ отдаленный стонъ... На дикій брегь выходить онъ, Глядить назадъ... брега яснъли И опъненные бъльли; Но нътъ Черкешенки младой Ни у бреговъ, ни подъ горой.... Все мертво . . . на брегахъ уснувшихъ Лишь вътра слышенъ легкій звукъ, И при лунв въ водахъ плеснувшихъ Струистый исчезаеть кругь.

Все поняль онь. Прощальнымъ взоромъ Объемлеть онь въ последній разъ Пустой ауль съ его заборомъ, Поля, где пленный стадо пасъ, Стремнины, где влачиль оковы, Ручей, где въ полдень отдыхаль, Когда въ горахъ Черкесъ суровый Свободы песню запеваль.

Ръдълъ на небъ мракъ глубокой, Ложился день на темный доль, Взошла заря. Тропой далекой Освобожденный плънникъ шель, Л передъ нимъ уже въ туманахъ Сверкали Рускіе штыки, И окликались на курганахъ Сторожевые казаки.

## эпилогъ.

Такъ муза, легкой другъ мечты, Къ предъланъ Азін летала, И для вънка себъ срывала Кавказа дикіе цвъты. Ее плъняль нарядъ суровой Племенъ, возросшихъ на войнъ, И часто въ сей одеждъ новой Волшебница являлась мив; Вокругь ауловъ опуствлыхъ Одна бродила по скаламъ И къ прсими чрве осполругия Она прислушивалась тамъ; Любила бранныя станицы, Тревоги смелыхъ казаковъ, Курганы, тихія гробняцы, И шумъ, и ржанье табуновъ. Богиня пъсень и расказа, Воспоминанія полна, Быть можеть, повторить она

Преданья грознаго Кацаза; Раскажеть повесть дальнихъ странъ, Мстислава 12 древній поединокь, Измены, гибель Россіянъ На лонъ мстительныхъ Грузинокъ: И воспою тоть славный чась, Когда, почуя бой кровавый, На негодующій Кавказъ Подъялся нашъ орель двуглавый; Когда на Терекв съдомъ Впервые грянуль битвы громъ И грохоть Русскихъ барабановъ, И въ свчв, съ дерзостнымъ челомъ, Явился пылкій Циціановъ; -Тебя я воспою, герой, О Котляревскій, бичь Кавказа! Куда ни мчался ты грозой — Твой ходъ, какъ черная зараза, Губиль, ничтожиль племена... Ты днесь покинуль саблю мести, Тебя не радуеть война; Скучая миромъ, въ язвахъ чести, Вкушаень праздный ты покой И тишину домашнихъ доловъ... Но се — востокъ подъемлетъ вой!... Поникни снъжною главой, Смирись, Кавказь: идеть Ермоловь!

И смолкнуль ярый крикъ войны: Все Рускому мечу подвластно. Кавказа гордые сыны, Сражались, гибли вы ужасно; Но не спасла васъ наша кровь, Ни очарованныя брони, Ни горы, ни лихіе кони, Ни дикой вольности любовь! Подобно племени Батыя, Изменитъ прадедамъ Кавказъ, Забудетъ алчной брани гласъ, Оставить стрвлы боевыя. Къ ущельямъ, гдв гивздились вы, Подъвдеть путникъ безъ боязни, И возвъстять о вашей казни Преданья темныя молвы.

### примъчания.

- 1. *Бешту*, нан, правнавите, *Бештау*, Кавказкая гора въ 40 верстахъ отъ Георгісвска. Извастна въ нашей исторін.
- 2. Ауль. Такъ называются деревни Кавказкихъ народовъ.
- 3. Уздень, начальникь или князь.
- 4. Шашка, Черкесская сабля.
- 5. Сакля, хижина.
- 6. Кумысь дълается изъ кобыльяго молока: напитокъ сей въ большомъ употребленіи между всѣми горскими и кочующими народами Азіп. Опъ довольно пріятенъ вкусу и почитается весьма здоровымъ.
- 7. Счастливый климать Грузіи не вознаграждаеть сей прекрасной страны за всё бёдствія, вёчно ею претеривнаемыя. Пісни Грузинскія пріятны и по большей части заунывны. Оне славять минутные успёхи Кавказскаго оружія, смерть наших тероевь: Бакунина и Циціанова измёны, убійства, иногда любовь и наслажденія.
- 8. Державинъ, въ превосходной своей одъ графу Зубову, первый изобразилъ вь следующихъ строфахъ дикія картины Кавказа:

О юный вождь, сверша походы, Прошель ты съ воинствомъ Кавказъ, Зрель ужасы, красы природы: Какъ съ ребръ тамъ страшныхъ горъ аіясь, Ревуть въ мракъ безднъ сердиты раки, Какъ съ челъ ихъ съ грохотомъ сифга Падуть, лежавши цьлы въки; Какъ серны, внизъ склонивъ рога. Зрять въ мгае спокойно подъ собою Рожденье молній и громовъ. Ты зрълъ, какъ ясною порою, Тамъ соднечны лучи, средь льдовъ, Средь водъ, играя, отражаясь, Великольпный кажуть видь; Какъ, въ разноцвътныхъ разсъваясь Тамъ брызгахъ, тонкій дождь горить; Какъ глыба тамъ сизоянтариа, Навъсясь, смотрить въ темный борь; А тамъ заря влатобагряща Сквозь льсь увеселяеть взорь.

Жуковскій, въ своемъ посланін къ Г-ну Воейкову, также посвящаеть нъсколько прелестныхъ стиховъ описанию Кавказа:

Ты аркав, какъ Терекъ въ быстромъ бъгъ Межъ виноградниковъ шумълъ,
Гдъ часто, притаясь на брегъ,
Чеченецъ иль Черкесъ сидълъ,
Подъ буркой, съ гибельнымъ арканомъ;
И вдалекъ передъ тобой,
Одъты голубымъ туманомъ,
Гора вздымалась надъ горой,
И въ сониъ ихъ гигантъ съдой,
Какъ туча, Эльборусъ двуглавой.
Ужасною и величавой

Тамъ все блистаетъ красотой: Утесовъ ишистыя громады, Бъгущи съ ревомъ водопады Во мракъ пучинъ съ гранитныхъ скалъ; \* Авса, которыхъ сна отъ въка Ни стукъ съкиръ, ни человъка Веселый глась не возмущаль, Въ которыхъ сумрачныя съни Еще лучь дневный не проникъ, Гав изръдка одни елени, Орла послышавъ грозный крикъ, Тъснясь въ толцу, шумять вътвями, И козы легкими ногами Перебъгають по скаламъ. Тамъ все является очамъ Великольніе творенья! Но тамъ, среди уединенья Долинъ, таящихся въ горахъ, Гивздятся и Балкаръ, и Бахъ, И Абазехъ, и Камуцинецъ, И Корбулакъ, и Албазинецъ, И Чечереець, и Шапсукъ. Пищаль, кольчуга, сабля, лукъ, И конь, соратникъ быстроногій --Ихъ и сокровища и боги; Какъ серны скачуть по горамъ, Бросають смерть изъ-за утеса; Или по тонкимъ берегамъ, Въ травъ высокой, въ чащъ льса Разсыпавичись, добычи ждуть; Скалы свободы ихъ пріють. Но дни въ аулахъ ихъ бредутъ На костыляхь угрюмой льни: Тамъ жизнь ихъ — сонъ; стъсиясь въ кружокъ, И въ братскій съ табакомъ горшокъ

Вонзивши чубуки, какъ тъни
Въ дыму клубящемся сидятъ
И объ убійстважъ говорятъ;
Иль жвалять мъткія пищали,
Изъ коихъ дъды ихъ стръляли;
Иль сабли на кремияхъ острять,
Готовясь на убійства новы.

- 9. Чихирь, красное Грузинское вино.
- 10. Черкесы, какъ и всъ дикіе народы, отличаются предъ нами гостепріимствомъ. Гость становится для нихъ священною особою. Предать его или не защищать почитается межъ ними за величайшее безчестіе. Кунакъ (т. е. пріятель, знакомець) отвъчаеть жизнію за вашу безопасность, и съ нимъ вы можете углубиться въ самую средину Кабардинскихъ горъ.
- 11. Байране нан байраме, праздникъ розговънья. Рамазане, музульманскій пость.
- 19. Метиславъ, сынъ Св. Владиміра, прозванный Удалымъ, удъльный князь Тмутаракана (островъ Таманъ). Онъ воевалъ съ Косогами (по всей въроятности, нынъшними Черкесами) и въ единоборствъ одолълъ князя ихъ Редедю. Ист. Гос. Росс. Томъ II.

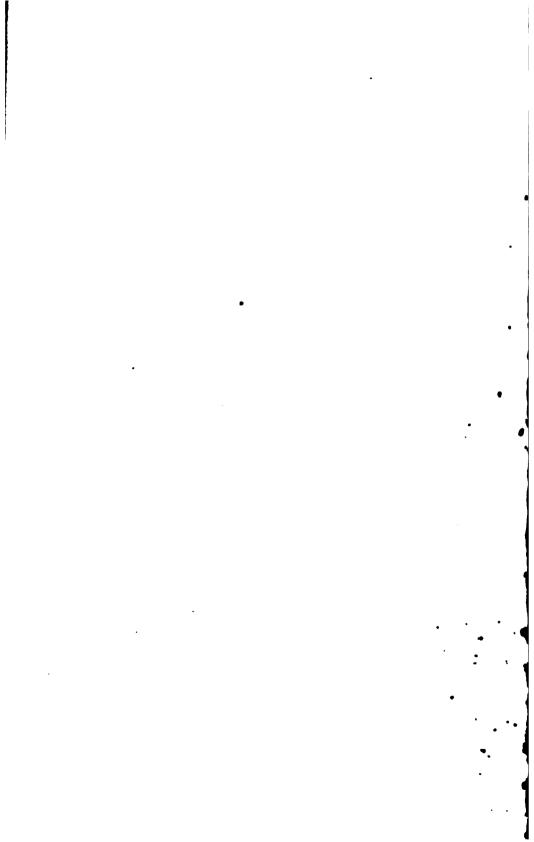



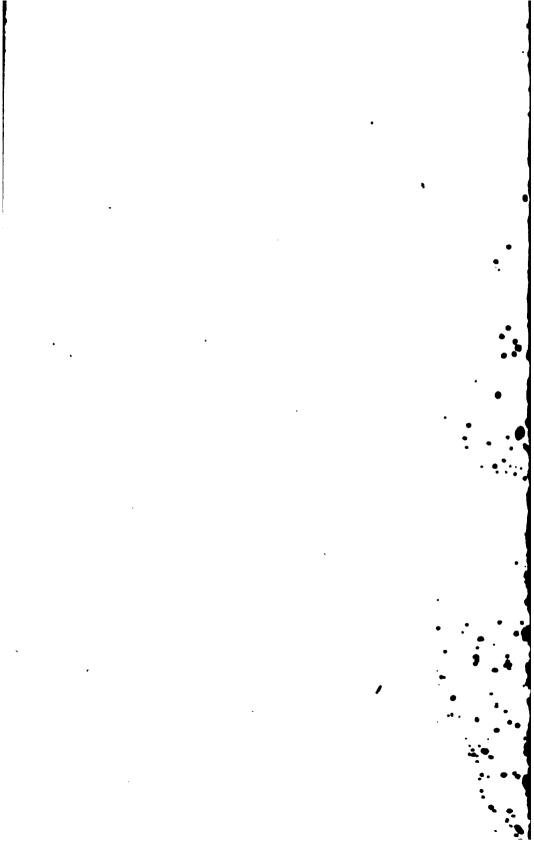

# ВАХЧИСАРАЙСКІЙ ФОНТАНЪ.

Гирей сидель, потупи взорь;
Янтарь въ устахъ его дымился;
Безмолвно раболенный дворъ
Вкругъ хана грознаго теснился.
Все было тихо во дворце;
Благоговен, все читали
Приметы гиева и печали
На сумрачномъ его лице.
Но повелитель горделивой
Махнулъ рукой нетерпеливой:
И все, склонившись, идутъ вонъ.

Одинъ въ своихъ чертогахъ онъ; Свободнъй грудь его вздыхаетъ. Живъе строгое чело Волненье сердца выражаетъ. Такъ бурны тучи отражаетъ Залива зыбкое стекло. Что движеть гордою душою? Какою мыслью занять онь? На Русь ли вновь идеть войною, Несеть ли Польшв свой законь, Горить ли местію кровавой, Открыль ли въ войскв заговорь, Страшится ли народовъ горъ, Иль козней Генуи лукавой?

Нѣтъ, онъ скучаетъ бранной славой. Устала грозная рука; Война отъ мыслей далека.

Уже ль въ его гаремъ изивна Стезей преступною вошла, И дочь неволи, нъгъ и плъна Гяуру сердце отдала?

Нътъ, жены робкія Гирея,
Ни думать, ни желать не смъя,
Цвътутъ въ унылой тишинъ;
Подъ стражей бдительной и хладной,
На лонъ скуки безотрадной,
Измънъ не въдають онъ.
Въ тъни хранительной темницы
Утаены ихъ красоты:
Такъ Аравійскіе цвъты

. .

Живуть за стеклами теплицы. Для нихъ унылой чередой Дни, мъсяцы, лъта проходятъ И непримътно за собой И маадость и любовь уводять. Однообразенъ каждый день, И медленно часовъ теченье. Въ гаремъ жизнью править льнь; Мелькаеть рыдко паслажденье. Младыя жены, какъ нибудь Желая сердце обмануть, Мъняютъ пъщные уборы, Заводять игры, разговоры, Или, при шумъ водъ живыхъ, Надъ ихъ прозрачными струями, Въ прохладъ яворовъ густыхъ, Гуляють легкими роями. Межь ними ходить злой евнухъ, И убъгать его напрасно: Его ревнивый взоръ и слухъ За всеми следуеть всечасно. Его стараньемъ заведенъ Порядокъ въчный. Воля хана Ему единственный законъ; Святую заповѣдь Корана Не строже наблюдаеть онъ. Его душа любви не проситъ;

Какъ истуканъ, онъ переноситъ
Насмѣшки, ненависть, укоръ,
Обиды шалости нескромной,
Презрѣнье, просъбы, робкій взоръ,
И тихій вздохъ, и ропотъ томной.
Ему извѣстенъ женскій нравъ;
Онъ испыталъ, сколь онъ лукавъ
И на свободѣ и въ неволѣ:
Взоръ нѣжный, слезъ упрекъ нѣмой
Невластны надъ его душой;
Онъ имъ уже не вѣритъ болѣ.

Раскинувъ легкіе власы,
Какъ идутъ плънницы младыя
Купаться въ жаркіе часы,
И льются волны ключевыя
На ихъ волшебныя красы,
Забавъ ихъ сторожъ неотлучный,
Онъ тутъ; онъ видитъ, равнодушный,
Прелестницъ обнаженный рой;
Онъ по гарему въ тмв ночной
Неслышными шагами бродитъ;
Ступая тихо по коврамъ,
Къ послушнымъ крадется дверямъ,
Отъ ложа къ ложу переходитъ;
Въ заботъ въчной, ханскихъ женъ
Роскошный наблюдаетъ сонъ,

Ночной подслушиваеть лепеть; Дыханье, вздохъ, мальйшій трепеть, Все жадно примінаеть онъ, И горе той, чей шопоть сонной Чужое имя призываль, Или подругь благосклонной Порочны мысли довіряль!

Что жъ полонъ грусти умъ Гирея? Чубукъ въ рукахъ его потухъ; Недвижимъ и дохнуть не смѣя, У двери знака ждетъ евнухъ. Встаетъ задумчивый властитель: Предъ нимъ дверь настежъ. Молча, онъ Идетъ въ завѣтную обитель Еще недавно милыхъ женъ.

Везпечно, ожидая хана,
Вокругъ игриваго фонтана
На шелковыхъ коврахъ онв
Толною ръзвою сидъли
И съ дътской радостью глядъли,
Какъ рыба въ ясной глубинъ
На мраморномъ ходила диъ.
Нарочно къ ней на дно иныя
Роняли серьги золотыя.
Кругомъ невольницы межъ тъмъ

Пербетъ носили ароматной И пъснью звонкой и пріятной Вдругъ огласили весь гаремъ.

#### ТАТАРСКАЯ ПЪСНЯ.

1.

«Даруетъ небо человъку Замъну слезъ и частыхъ бъдъ: Блаженъ факиръ, узръвшій Мекку На старости печальныхъ лътъ.

n

«Блаженъ, кто славный брегъ Дуная Своею смертью освятить: Къ нему навстръчу дъва рая Съ улыбкой страстной полетить.

3

«Но тотъ блаженнъй, о Зарема, Кто, миръ и нъгу воздюбя, Какъ розу, въ тишинъ гарема Лельстъ, милая, тебя.»

Онъ поютъ. Но гдъ Зарема, Звъзда любви, краса гарема? Увы, печальна и блъдна, Похвалъ не слушаетъ она; Какъ пальма, смятая грозою,

Поникла юной головою; Пичто, пичто не мило ей: Зарему разлюбиль Гирей.

Онъ измѣнилъ!... Но кто съ тобою, Грузинка, равенъ красотою? Вокругъ лилейнаго чела Ты косу дважды обвила; Твои ильнительным очи Яснъе дня, чернъе ночи. Чей голось выразить сильный Порывы пламенныхъ желаній? Чей страстный поцалуй живъй Твоихъ язвительныхъ лобзаній? Какъ сердце, полное тобой, Забьется для красы чужой? Но, равнодушный и жестокой, Гирей презрвлъ твои красы, И ночи хладные часы Проводить мрачный, одинокой Съ техъ поръ, какъ Польская княжна Въ его гарсмъ заключена.

Педавно юная Марія Узріла небеса чужія; Недавно милою красой Она цвіла въ странъ родной; Съдой отецъ гордился ею И зваль отрадою своею. Для старика была законъ Ен младенческая воля. Одну ваботу въдаль онъ, чтобъ дочери любимой доля Была, какъ вешній день, ясна, Чтобъ и минутныя печали Ея души не помрачали; Чтобъ даже замужемъ она Воспоминала съ умиленьемъ Аввичье время, дни забавъ, Мелькнувшихъ легкимъ сновиденьемъ. Все въ ней плвняло: тихій нравъ, Движенья стройныя, живыя И очи томно-голубыя. Природы милые дары Она искуствомъ украшала; Она домашніе пиры Волшебной арфой оживляла; Толпы вельможъ и богачей Руки Марінной искали, И много юношей по ней Въ страданъв тайномъ изнывали. Но въ тишинъ души своей Она любви еще не внала, И независимый досугь

Въ отцовскомъ замкъ межъ подругъ Однъмъ забавамъ посвящала.

Давно ль? И что же! Тмы Татаръ На Польшу хлынули рекою: Не съ столь ужасной быстротою По жатвъ стелется пожаръ. Обезображенный войною, Цвътущій край осиротьль; Исчезли мирныя забавы; Уныли села и дубравы, И пышный замокъ опустыль. Тиха Марінна свътлица... Въ домовой церкви, гдъ кругомъ Почіють мощи хладнымь сномь, Съ короной, съ княжескимъ гербомъ, Воздвиглась новая гробница... Отець въ могиль, дочь въ плену. Скупой насавдникь въ замкв править И тягостнымь ярмомь безславить Опустошенную страну.

Увы! Дворецъ Бахчисарая Скрываетъ юную княжну: Въ неволь тихой увадая, Марія плачетъ и грустить. Гирей несчастную щадить:

Ея унынье, слезы, стоны Тревожать хана краткій сонь, И для нея смягчаеть онъ Гарема строгіе законы. Угрюмый сторожь ханскихь жень Ни днемъ, ни ночью къ ней не входить; Рукой заботливой не онъ На ложе сна ее возводитъ; Не смветь устремиться къ ней Обидный взоръ его очей; Она въ купальнь потаенной Одна съ невольницей своей; Самь хань боится девы пленной Печальный возмущать покой; Гарема въ дальнемъ отделенъв Позволено сй жить одной: И, мнится, въ томъ уединеньъ Сокрылся нежто неземной. Тамъ день и ночь горить лампада Предъ ликомъ Левы Пресвятой; Души тоскующей отрада, Тамъ Упованье въ тишинъ Съ смиренной Върой обитаетъ, И сердцу все напоминаетъ О близкой, лучшей сторонь ... Тамъ дѣва слезы проливаетъ Вдали завистливыхъ подругъ;

И между тымь, какь все вокругь Вь безумной ныть утопасть, Святыню строгую скрываеть Спасенный чудомь уголокь: Такь сердце, жертва заблужденій, Среди порочныхь упоеній, Хранить одинь святой залогь, Одно божественное чувство...

Настала ночь; покрылись твиью Тавриды сладостной поля; Вдали подъ тихой лавровъ свнью Я слышу пънье соловья; За хоромъ звъздъ дуна восходить; Она съ безоблачныхъ небесъ На долы, на холмы, на лѣсъ Сіянье томное наводить. Покрыты бълой пеленой, Какъ твии легкія мелькая, По улицамъ Бахчисарая, Изъ дома въ домъ, одна къ другой, Простыхъ Татаръ спъщатъ супруги Двлить вечерніе досуги. Дворецъ утихъ; успулъ гаремъ, Объятый ньгой безмятежной; Не прерывается начьмъ Спокойство почи. Стражъ надежной,

Дозоромъ обощель евнухъ. Теперь онъ спить; но страхъ прилъжной Тревожить въ немъ и спящій духъ. Измънъ всечасныхъ ожиданье Покоя не дасть уму. То чей-то шорохъ, то шептанье, То крики чудятся ему; Обманутый невернымь слухомь, Онъ пробуждается, дрожить, Напутаннымъ приникнувъ ухомъ... Но все кругомъ него молчить; Одни фонтаны сладкозвучны Пзъ мраморной темницы быютъ, И съ милой розой перазлучны Во мракъ соловьи поють; Евнухъ еще имъ долго внемлетъ, И снова сонъ его объемлетъ.

Какъ милы темныя красы
Ночей роскошнаго востока!
Какъ сладко льются ихъ часы
Для обожателей пророка!
Какая нъга въ ихъ домахъ,
Въ очаровательныхъ садахъ,
Въ тиши гаремовъ безопасныхъ,
Гдъ подъ вліяніемъ луны

Все полно тайнъ и тишины И вдохновеній сладострастныхъ!

Всв жены спять. Не спить одна; Едва дыша, встаеть она; Идеть; рукою торопливой Открыла дверь; во тмв ночной Ступаеть легкою ногой... Въ дремотв чуткой и пугливой Предъ ней лежить евнухъ съдой. Ахъ, сердце въ немъ неумолимо: Обманчивъ сна его покой!... Какъ духъ, она проходить мимо.

Предъ нею дверь; съ недоумъньемъ
Ем дрожащам рука
Коснулась върнаго замка...
Вошла, взираеть съ изумленьемъ...
И тайный страхъ въ нее проникъ.
Лампады свътъ уединенный,
Кивотъ, печально озаренный,
Пречистой Дъвы кроткій ликъ
И крестъ, любви символъ священный...
Грузинка, все въ душъ твоей
Родное что-то пробудило,
Все звуками забытыхъ дней
Невнятно вдругъ заговорило.

Предъ ней цоконлась княжна, И жаромъ дъвственнаго сна Ея ланиты оживлялись II, слезъ являя свъжій сльдъ, Улыбкой томпой озарялись: Такъ озаряетъ лунный свъть Лождемъ отягощенный цвътъ; Спорхнувшій съ неба, сынъ эдема, Казалось, ангель почиваль И сонный слезы проливалъ О бъдной плънницъ гарема... Увы, Зарема, что съ тобой! Ственилась грудь ея тоской, Невольно клонятся кольни, И молить: «сжалься надо мной, Не отвергай монхъ моленій!»... Ен слова, движенье, стонъ Прервали девы тихій сонъ. Княжна со страхомъ предъ собою Младую незпакомку зрить; Въ смятеньъ, трепетной рукою Ее подъемля, говорить: «Кто ты? ... Одна, порой ночною, Зачемъ ты здесь?» — Я ныа къ тебе: Спаси меня; въ моей судьбъ Одна надежда мнв осталась... Я долго счастьемъ наслаждалась,

Была безпечный день отъ дня... И тынь блаженства миновалась; Я гибну. Выслушай меня.

Родилась я не здѣсь, далеко, Далеко ... но минувшихъ дней Предметы въ памяти моей Донынѣ врѣзаны глубоко. Я помню горы въ небесахъ, Потоки жаркіе въ горахъ, Непроходимыя дубравы, Другой законъ, другіе правы; Но почему, какой судьбой Я край оставила родной, Не знаю; помню только море И человѣка въ вышинѣ Надъ парусами ...

Страхъ и горе Донынь чужды были мив; Я въ безмятежной тишинь Въ тыпи гарема расцвытала И первыхъ опытовъ любви Послушнымъ сердцемъ ожидала. Желанья тайныя мои Сбылись. Гирей для мирной ныги Войну кровавую презрыль, Пресыкъ ужасные набыти

И свой гаремь опять узрвав. Предъ хана въ смутномъ ожиданьв Предстали мы. Онъ светлый взоръ Остановиль на мив въ молчаньв, Позваль меня... и съ этихъ поръ Мы въ безпрерывномъ упоеньв Дышали счастьемъ; и ни разъ Ни клевета, ни подоврѣнье, Ни злобной ревности мученье, Ни скука не смущали насъ. Марія, ты предъ нимъ явилась... Увы, съ техъ поръ его душа Преступной думой омрачилась! Гирей, изм'вною дыша, Монхъ не слушаетъ укоровъ; Ему докученъ сердца стонъ; Ни прежнихъ чувствъ, ни разговоровъ Со мпою не находить онъ. Ты преступленью не причастна; Я знаю, не твоя вина... И такъ послушай: я прекрасна; Во всемъ гаремв ты одна Могла бъ еще мнв быть опасна; Но я для страсти рождена, Но ты любить, какъ я, не можешь; Зачьмъ же хладной красотой Ты сердце слабое тревожишь?

Оставь Гирея мнв: онъ мой; На мнв горять его лобзанья; Онъ клятвы страшныя мив даль; Давно всв думы, всв желанья Гирей съ моими сочеталь; Меня убъеть его измвна... Я плачу! видишь, я кольна Теперь склоняю предъ тобой. Молю, винить тебя не смвя, Отдай мнв радость и покой, Отдай мнв прежняго Гирея... Не возражай мнв ничего; Онъ мой; онъ ослашленъ тобою. Презраньемъ, просъбою, тоскою, Чемъ хочешь, отврати его; Клянись... (хоть я для Алкорана, Между невольницами хана, Забыла въру прежнихъ дней; Но ввра матери моей Была твоя) клянись мив ею Зарему возвратить Гирею... Но слушай: если я должна Тебв ... кинжаломъ и владвю, Я близъ Кавказа рождена.»

Сказавъ, исчезла вдругъ. За нею Не смъетъ слъдоватъ княжна.

Певиниой дввв непонятенъ Языкъ мучительныхъ страстей: По голось ихъ ей смутно внятень, Онъ странсиъ, онъ ужасенъ ей. Какія слезы и моленья Ее спасуть оть посрамленья? Что ждеть ес? Ужс ли ей Остатокъ горькихъ юныхъ дпей Провесть наложницей презрынной? О Боже! если бы Гирей Въ ея темницъ отдаленной Забыль несчастную навыкь, Или кончиной ускоренной Унылы дни ся пресъкъ; Съ какою бъ радостью Марія Оставила печальный свътъ! Мгновенья жизни дорогія Давно прошли, давно ихъ нътъ! Что дізлать ей въ пустыні міра? Ужъ ей пора; Марію ждуть, И въ небеса на лопо мира Родной улыбкою зовутъ.

Промчались дни; Маріи нѣтъ. Мгновенно сирота почила, Она давно-желанный свѣтъ, Какъ повый ангелъ, озарила.

Но что же въ гробъ ее свело? Тоска дь неволи безнадежной, Бользнь, или другое вло, Кто знаеть? Нъть Маріи нъжной!... Дворець угрюмый опустыль; Его Гирей опять оставиль; Съ толной Татаръ въ чужой предъль Онъ злой набъгъ опять направиль; Онъ снова въ буряхъ боевыхъ Несется мрачный, кровожадный: Но въ сердцв хана чувствъ иныхъ Тантся пламень безотрадный. Онъ часто въ свчахъ роковыхъ Подъемлеть саблю, и сразмаха Недвижимъ остается вдругъ, Глядить съ безуміемъ вокругь, Бавдиветь, будто полный страха, И что-то шепчеть, и порой Горючи слезы льеть ръкой.

Забытый, преданный презрѣнью, Гаремъ не зритъ его лица; Тамъ, обреченныя мученью, Подъ стражей хладнаго скопца Старѣютъ жены. Между ними Давно Грузинки нѣтъ; она Гарема стражами нѣмыми

Въ пучину водъ опущена. Въ ту ночь, какъ умерла княжна, Свершилось и ен страданье. Какая бъ ни была вина, Ужасно было наказанье!

Опустошивъ огнемъ войны Кавказу близкія страны И села мирныя Россіи, Въ Тавриду возвратился ханъ И, въ намять горестной Маріи, Воздвигнулъ мраморный фонтанъ Въ углу дворца уединенный. Надъ нимъ крестомъ освнена Магометанская луна (Символъ конечно дерзновенный, Незнанья жалкая вина). Есть надпись; вдкими годами Еще не сгладилась она. За чуждыми ея чертами Журчить во мраморв вода И каплетъ хладными слезами, Не умолкая никогда. Такъ плачетъ мать во дни печали О сынъ, падшемъ на войнъ. Младыя дввы въ той странв Преданье старины узнали,

И мрачный памятникъ онь Фонатножь слезь именовали.

Покинувъ съверъ наконецъ, Пиры надолго вабыван, Я посьтиль Вахчисарая Въ забвень в дремлющий дворець; Среди безмолвныхъ переходовъ, Бродиль и тамъ, гдв, бичь народовъ, Татаринъ буйный пировалъ И послв ужасовъ набъга Въ роскошной авии утопаль. Еще понына дышеть нага Въ пустыхъ покояхъ и садахъ; Играютъ воды, рдеють розы, И выотся виноградны лозы, И злато блещеть на стынахъ. Я видьль ветхія рынетки, За коими, въ своей веснъ, Янтарны разбирая четки, Вздыхали жены въ тишинв. Я видель ханское кладбище, Владыкъ последнее жилище. Сін надгробные столбы, Вънчанны мраморной чалмою, Казалось мнв, завыть судьбы Гласили внятною молвою.

Гдв скрылись ханы? Гдв гаремъ? Кругомъ все тихо, все уныло, Все измвнилось . . . но не твмъ Въ то время сердце полно было: Дыханье розъ, фонтановъ шумъ Влекли къ невольному забвенью, Невольно предавался умъ Неизъяснимому волненью, И по дворцу летучей твнью Мелькала двва предо мной! . . .

Чью твнь, о други, видьль я? Скажите мнв: чей образь нвжный Тогда преследоваль меня Неотразимый, неизбежный? Маріи ль чистая душа Являлась мнв, или Зарема Носилась, ревностью дыша, Средь опустелаго гарема?

Я помню столь же милый взглядь И красоту еще земную...

Поклонникъ музъ, поклонникъ мира, Забывъ и славу и любовь, О, скоро васъ увижу вновь, Брега веселые Салгира!

Приду на склонъ приморскихъ горъ, Воспоминаній тайныхъ полный, И вновь Таврическія волны Обрадують мой жадный взорь. Водшебный край, очей отрада! Все живо тамъ: холмы, лъса, Янтарь и яхонть винограда, Долинъ пріютная краса, И струй и тополей прохлада; Все чувство путника манитъ, Когда, въ часъ утра безмятежной, Въ горахъ, дорогою прибрежной, Привычный конь его быжить, И зеленьющая влага Предъ нимъ и блещетъ и шумитъ Вокругь утесовъ Аю-дага...

### выписка

### изъ путешествія по тавридь

И. М. Муравьева-Апостола.

«Вчера ввечеру, подътхавъ къ Бахчисараю и спустившись въ ущелину, въ которой онъ лежитъ, я засвътло усивлъ только протхать длинную улицу, ведущую къ Хансараю (т. е́. къ ханскому дворцу), на восточномъ концъ города находящемуся. Солице давно уже не видно было за горами, и сумракъ начиналъ сгущаться, когда я вступилъ на первый дворъ сарая. Это не помъшало мнъ пробъжать по теремамъ и дворамъ Таврической Аламбры; и чъмъ менъе видимы становилися предметы, тъмъ живъе дълалась игра воображенія моего, наполнившагося радужными цвътами восточной поезіи.

Я поведу тебя, мой другь, не изь покосвь, но, такь какь должно, оть внышнихь вороть, въ который провздь сь улицы, по мосту, чрезь узкую ерязную риску Сурукь-су. Прошедь въ ворота, ты на первомъ дворь, на пространномъ паралелограмь, коего противоположный входу малый бокъ граничить съ садовыми террасами; оба же больше заняты на лъвой сторонь мечетью и службами, а съ правой дворцемь, состоящимъ изъ смежных веодинаковой высоты зданій. На этой правой сторонь, чрезь ворота, подъ строеніемъ находящіяся, ты проходишь во внутренній дворь, гдь тотчась на львой рукь представляются тебь жельзныя двери, пестро вы Аравскомъ вкусь украшенныя, съ двуглавымъ надъ ними орломь, занявшимъ мъсто Оттоманской луны.

Переступивъ за порогъ, ты въ пространныхъ сънахъ на марморномъ помостъ и на правой рукъ видишь широкое крыльцо, ведущее на верхнія палаты. Но сперва остановимся въ сънахъ и посмотримъ на два прекрасные фонтана, безпрестанно ліющіе воду изъ стъны, и бълыя марморныя чаши, одинъ насупротивъ дверей, другой тотчасъ налъво.

Дабы не оставить ничего недосказаннымь о семъ нижнемь помость, замьтимь широкій корпдорь оть льваго угла противоположно входу стьны, ведущей прямо въ домовую ханскую божинцу, надъ дверью коей начертано:

Селамидъ-Гирей ханъ, сынъ Гаджи-Селимъ Гирея хана. (\*)

Другая дверь того же коридора нальво даеть входъ въ большую комнату, гдв диванъ вокругъ ствиъ до половины покоя, съ марморнымъ посреди онаго водометомъ- Это убъжище прелестио прохладою въ знойные часы, когда раскаляются отъ жара окружающія Бахчисарай горы. Третья дверь ведеть въ ханскій диванъ, т. е. въ комнату, гдъ собирался государственный совъть; въ нее есть входъ и чрезъ переднюю, снаружи отъ большаго двора.

Когда я опишу тебь одну изъ залъ верхняго жилья, ты будешь имъть понятіе о всехъ прочихъ, разиствующихъ между собою однимь только большимъ или мень-

<sup>(\*)</sup> Селамидъ владель оть 1587 по 1610.

шимъ украшеніемъ на отвнахъ. Какъ фасадъ строенія не по прямой черть, а городками, то первое должно замьтить, что главныя залы освъщены съ трекъ сторонъ, т. е. всв изъ фасада выступающія оныхъ ствны всплошь окончатыя. Другаго входа въ залу нътъ, кромъ одной двери боковой, неприметной, между пиластрами Аравскаго вкуса, между коими и шкафы, также неприметные, находятся по всей темной этой стана. Надъ оными стекла (въ лучшихъ залахъ) снутри и снаружи покоя, до потолка, между коими стоять украшенія лепной работы, какь то: чани съ плодами, съ претами, или деревца съ чучелами разныхъ птицъ. Потолки также, какъ и темная стъна, столярной работы и весьма красивы: это тоненькая вызолоченая решетка, лежащая на лаковомъ грунте, густаго краснаго цвъта; на полу я увидълъ знакомые миъ по Испаніп эстеры, т. е. рогожки весьма искусно сплетенныя изъ тростника, родъ гениста, и употребляемыя вивсто ковровь на полахъ кпринчныхъ или каменныхъ. Для защиты отъ яркости дучей въ комнать, съ трехъ сторонь освъщенной, кромъ ставней служать еще и цвътныя, узорчатыя стекла въ окнахъ, любимое рыцарскихъ замковъ украшеніе, безъ сомньнія занятое Европейцами оть восточныхъ народовъ, во время Крестовыхъ походовъ. Если въ заключение сего общаго описания ты представишь себъ диванъ, т. е. подушки, иъкогда изъ шелковыхъ тканей, на полу лежащія вокругь всехъ стень, искаючая темной, ты будешь иметь понятіе о лучшихъ залахъ дворца, кромъ трехъ или четырехъ, передъланныхъ для Императрицы Екатерины II, въ Европейскомъ вкусъ, съ высокими диванами, креслами и столами. Сія последняя утварь особливо драгоценна для нась крещеных, нбо во всехъ странахъ, где проповедуется Коранъ, правовърные виъсто столовъ употребляють низкія круглыя сканьи, на которыя ставять подносы и ъдять на нихъ сидя, поджавъ модъ себя ноги на полу.

Ты легко догадаться можень, что въ сторонь отъ сего строенія находился гаремь, неприступный для вськъ, кромъ хана, и для одного имъющій сообщеніе чрезъ коридоръ съ дворцемъ. Эта часть болье всекъ въ упадкъ. Разные домики, въ коихъ нъкогда жертвы любви, или лучше сказать, любострастія, томилися въ неволь, представляють теперь печальную картину разрушенія; обваливніеся потолки, излонанные нолы. Время сокрушило узнанще; но что въ томъ пользы, когда то же время. рокомъ узначанъ опредъленное, протекло для никъ безотрадно въ рабскихъ угожденіяхъ одному, не по сердпу избранному другу, но жестокому властелину! На краю сего гарема стоить на большомь дворь высокая шестиугольная беседка, съ решетками виесто оконъ, изъ которой, какъ сказывають, ханскія жены, невидимыя, смотрели на игры, въезды пословь и другія позорища. Иные говорять, будто туть кань любовался фазанами и ноказываль ихъ любиницамъ своимъ. Это последнее потому только вероятно, что петукъ съ семействомъ своимъ ость единственная картина, которую супругь-мусульмань можеть представлять неволницамъ своимъ въ оправдание многоженства. Между сею полусогнившею беседкою и комнатою, о которой и говориль, на нижнемъ помость. съ марморнымъ фонтаномъ, есть прекрасный цвътничекъ. гдъ миртъ и розы могли нъкогда внушать пъсни Татарскому Анакреону.

Но пора оставить сін, грудь теснящіе намятники невольничества и выйти подышать на чистомь воздух в. Воть насупротивь больших вороть, на конце двора, къ горе примыкающагося, террасы въ четыре уступа, на конкъ плодоносныя деревья, виноградь на решеткахъ и прозрачные источники, съ уступа на другой ліющієся въ каменные басейны. Можеть быть, некогда мурзы-царедворцы, уподобляя Гиреевь владыкамъ Вавилона, сравнивали и террасы ихъ съ висящими садами Семирамиды: но теперь Крымское чудо сіе представляєть видь опустенія, такъ какъ и все памятники въ Тавридь. Болье всего жаль драгоценнейшаго здесь сокровища, воды: многія трубы уже засорились, а некоторые источники и совсемь исчезли.

За мечетью, вив двора, кладбище хановъ и султановъ владвтельнаго дома Гиреевъ. Прахъ ихъ поконтся подъ бъльми, марморными гробницами, осъненными высокими тополями, оръховыми и шелковичными деревьями. Тутъ лежатъ Менгли и отецъ его, основатель могущества царства Крымскаго. Всв намятники покрыты надписями.

Прежде, нежели оставимъ сію юдоль сна непробуднаго, я укажу тебъ отсюда на холмъ, влъво отъ верхней садовой террасы, на коемъ стоитъ красивое зданіе съ круглымъ куполомъ: это мавзолей прекрасной Грузинки, жены хана Керимъ-Гирел. Новая Запра, силою прелестей своихъ, она повельвала тому, кому все здъсь повиновалось; но не долго: увяль райскій цвыть въ самое утро жизни своей, и безотрадный Керимъ соорудиль *любезной* памятникъ сей, дабы ежедневно входить въ оный н утышаться слезами надъ прахомъ незабвенной. Я самъ хотъль поклониться гробу красавицы, но нъть уже болье входа къ нему; дверь наглухо заложена. Странно очень, что всв завшніе жители непременно хотять, чтобь эта красавица была не Грузинка, а Полячка, именно какаято Потоцкая, будто бы похищенная Керимъ-Гиреемъ. Сколько я ни спориль съ ними, сколько ни увъряль нхъ, что преданіе сіе не имъсть никакого историческаго основанія, и что во второй половинь XVIII въка не такъ легко было Татарамъ похищать Полячекъ; всъ доводы мои остались безполезными: опи столть въ одномъ: красавица была Потоцкая; и и другой причины упорству сему не нахожу, какъ развъ принятое и справедливое митніе, что красота женская есть, такъ сказать, принадлежность рода Потоцкихъ.»

## отрывокъ изъ письма.

Изъ Азін перевхали мы въ Европу (\*) на корабль. Я тотчась отправился на такъ названную Митридатову еробницу (развалины какой-то башни); тамъ сорваль цвътокъ для памяти и на другой день потеряль безъ всякаго сожальнія. Развалины Пантиканен не сильнъе подъйствовали на мое воображение. Я видълъ слъды улиць, полузаросшій ровь, старые кирпичи — и только. Изъ Осодосін до самаго Юрзуфа вхаль я моремъ. Всю ночь не спаль; луны не было; звъзды блистали; передо мною въ туманъ тянулись полуденныя горы . . . . « Вотъ Четырдагь,» сказаль мив капитань. Я не различиль его, да и не любопытствоваль. Передъ свътомъ я заснулъ. Между тымь корабль остановился въ виду Юрзуфа. Проснувшись, увидаль я картину планительную: разноцватныя горы сіяли; плоскія кровли хижинъ Татарскихъ издали казались ульями, прилъпленными къ горамъ; тополи, какъ зеленыя колонны, стройно возвышались между ними; справа огромный Аю-дагъ..... и кру-

<sup>(\*)</sup> Изъ Тамани въ Керчь.

гомъ это синее, чистое небо, и свътлое море, и блескъ, и воздухъ нолуденный.....

Въ Юрзусъ вилъ в сиднемъ, купался въ моръ и объъдался виноградомъ; я тотчасъ привыкъ къ нелуденной природѣ и наслаждался ею со всъмъ равнодушіемъ и безпечностію Неаполитанскаго Lazzaroni. Я любилъ, проснувшись ночью, слушать шумъ моря и заслушивался пълые часы. Въ двухъ шагахъ отъ дома рось молодой кипарисъ; каждое утро я посъщалъ его и къ нему привязалея чувствомъ, похожниъ на дружество. Вотъ все, что пребываніе мое въ Юрзусъ оставило у меня въ намяти.

Я объркаль полуденный берегь, и путешествіе М. оживило во мив много воспоминаній, но страшный перехоль его по скаламь Кикененса не оставиль ни мальйшаго следа въ моей памяти. По горной лестнице взобрались мы пъшкомъ, держа за хвость Татарскихъ дошадей нашихъ. Это забавляло меня чрезвычайно, и казадось какимъ-то таниственнымъ, восточнымъ обрядомъ. Мы перевхали горы, и первый предметь, поразившій меня, была береза, съверная береза! Сердце мое сжадось: я началь ужь тосковать о миломь полудив, хотя все еще находился въ Тавридь, все еще видьль и тополи н виноградныя лозы. Георгіевскій монастырь и его крутая дестница въ морю оставили во мнв сильное впечатавніе. Туть же видьль я и баснословным развадины храма Діаны. Видно, миоологическія преданія счастливъе для меня воспоминаній историческихъ: по крайней мерь туть посетили меня рифиы.

Въ Бахчисарай прівхаль я больной. Я прежде слыхаль о странцомъ памятникъ влюбленнаго хана. К. \* \* поэтически описывала миъ его, называя la fontaine des larmes. Вощедъ во дворець, увидълъ я испорченный вонтанъ; изъ заржавой жельзной трубки по капламъ падала вода. Я обощель дворець съ большой досадою на небреженіе, въ которомъ онь иставваеть, и на полуевропейскія передълки некоторыхъ комнатъ. N. N. почти насильно повель меня по встхой лестнице въ развалины гарема и на канское кладбище:

Но не тъмъ

Въ то время сердце полно было: лихорадка меня мучила.

Что касается до памятника ханской любовницы, о котороиъ говорить М., я о немъ не вспомниль, когда писаль свою поэму, а то бы непременно имъ воспользовался.

# БРАТЬЯ РАЗБОЙНИКИ.

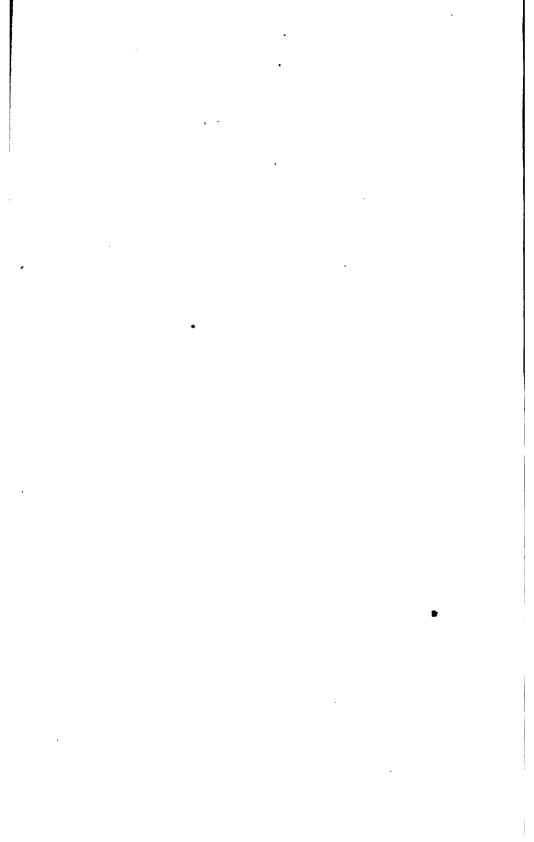

# **БРАТЬЯ РАЗВОЙНИКИ.**

Не стая вороновъ слеталась На груды тавющихъ костей, За Волгой, ночью, вкругь огней Удалыхъ шайка собиралась. Какая смвсь одеждь и лиць, Племенъ, нарвчій, состояній! Изъ хатъ, изъ келій, изъ темницъ Они стеклися для стяжаній! Здесь цель одна для всехъ серденъ Живуть безь власти, безь закона. Межъ ними зрится и бъглецъ Съ бреговъ воинственнаго Дона, И въ черныхъ локонахъ Еврей, И дикіе сыны степей, Калмыкъ, Башкпрецъ безобразной, И рыжій Финнъ, и съ лічью праздной Вездь кочующій Цыгань. Опасность, кровь, разврать, обмань Суть узы страшнаго семейства;

Тожь 11.

Тотъ ихъ, кто съ каменной душой Прошслъ всъ степени злодъйства; Кто ръжетъ хладною рукой Вдовицу съ бъдной сиротой, Кому смъшно дътей стенанье, Кто не прощаетъ, не щадитъ, Кого убійство веселитъ, Какъ юношу любви свиданье.

Затихло все, теперь луна
Свой бльдный свыть на нихъ наводить,
И чарка пыннаго вина
Изъ рукъ въ другія переходить.
Простерты на земль сырой
Иные чутко засыпають:
И сны зловыщіе летають
Надъ ихъ преступной головой.
Другимъ расказы сокращають
Угрюмой ночи праздный часъ;
Умолкли всь — ихъ занимаеть
Пришельца новаго расказъ,
И все вокругъ его внимаетъ.

«Насъ было двое: братъ и я. Росли мы вивств; нашу младость Вскормила чуждая семья. Намъ, двтямъ, жизнь была не въ радость: Уже мы знали нужды глась, Сносили горькое презрынье, И рано волновало насъ Жестокой зависти мученье. Не оставалось у сиротъ Ни бъдной хижинки, ни поли; Мы жили въ горъ, средь заботъ. Наскучила намъ эта доля, И согласились межъ собой Мы жребій испытать иной: Въ товарищи себъ мы взяли Булатный ножъ да теину ночь: Забыли робость и печали, А совъсть отогнали прочь.

Ахъ, юность, юность удалая!
Житье въ то время было намъ,
Когда, погибель презирая,
Мы все дълили пополамъ.
Бывало, только мъсяцъ ясный
Взойдетъ и станетъ средь небесъ,
Изъ подземелія мы въ лъсъ
Идемъ на промыселъ опасный.
За деревомъ сидимъ и ждемъ:
Идетъ ли позднею дорогой
Вогатый жидъ иль попъ убогой —
Все наше! все себъ беремъ.

Зимой, бывало, въ ночь глухую Заложимь тройку удалую, Поемъ и свищемъ, и стрълой Летимъ надъ снѣжной глубиной. Кто не боялся нашей встръчи? Завидъли въ карчевнъ свъчи — Туда! къ воротамь, и стучимъ, Хозяйку громко вызываемъ, Вошли — все даромъ: пьемъ, ъдимъ, И красныхъ дъвушекъ ласкаемъ!

И чтожъ? попались молодпы; Недолго братья пировали: Поймали насъ — и кузнецы Насъ другъ ко другу приковали, И стража отвела въ острогъ. Я старше быль пятью годами, И вынесть больше брата могъ. Въ цъпяхъ, за душными стънами Я управль — онъ изнемогъ. Съ трудомъ дыша, томимъ тоскою, Въ забвеньи, жаркой головою Склоняясь къ моему плечу, Онъ умираль, твердя всечасно: «Мив душно здвсь... я въ лесъ хочу... Воды, воды! . . . но я напрасно Страдальцу воду подаваль:

Онъ снова жаждою томилси, II градомъ поть по немъ катился. Въ немъ кровь и мысли водноваль Жаръ ядовитаго недуга; Ужъ онъ меня не узнаваль И поминутно призываль Къ себъ товарища и друга. Онъ говорилъ: «гдъ скрылся ты? Куда свой тайный путь направиль? Зачымь мой брать меня оставиль Средь этой смрадной темноты? Не онъ ли самъ отъ мирныхъ цашень Меня въ дремучій лісь сманиль, И ночью тамъ, могущъ и стращенъ, Убійству первый научиль? Теперь опъ безъ меня наволь Одинъ гулнетъ въ чистомъ полв, Тяжелымь машеть кистенемь И позабыль въ завидной доль Опъ о товарищъ своемъ!..» То снова разгарались въ немъ Докучной совъсти мученья: Предъ нимъ толимись привиденья, Грозя перстомъ издалека. , Всъхъ чаще образъ старика Давно заръзаннаго нами Ему на мысли приходиль;

Больной, зажавъ глаза руками, За старца такъ меня молиль: «Брать! сжалься надъ его слевами! Не ръжь его на старость льть... Мнв дряхлый крикъ его ужасенъ... Пусти его — онъ неопасенъ; Въ немъ крови капли теплой нвтъ... Не смъйся, братъ, надъ съдинами, Не мучь его... авось мольбами Смягчить за нась онь Божій гаввь!...» Я слушаль, ужась одольвь; Хотьль унять больнаго слезы И удалить пустыя гревы. Онъ видъль плиски мертвецовъ, Въ тюрьму пришедшихъ изъ льсовъ; То слышаль ихъ ужасный шопоть, То вдругь погони близкій топоть, И дико взглядъ его сверкалъ, Стояли волосы горою, И весь какъ листь онъ трепеталь. То мниль ужъ видъть предъ собою На площадяхъ толны людей, И стращный ходь до міста казни, И кнуть, и грозныхъ палачей... Безъ чувствъ, исполненный боязни, Брать упадаль ко мнв на грудь. Такъ проводиль я дни и ночи,

He могъ минуты отдохнуть, И сна не знали наши очи.

Но молодость свое взяла:
Вновь силы брата возвратились;
Бользнь ужасная прошла,
И съ нею грезы удалились.
Воскресли мы. Тогда сильный
Взяла тоска по прежней доль;
Душа рвалась къ льсамъ и къ воль,
Алкала воздуха полей.
Намъ тошенъ былъ и мракъ темницы,
И сквозь рышетки свъть денницы,
И стражи кликъ, и звонъ цъпей,
И легкой шумъ залетной птицы.

По улицамъ однажды мы,
Въ цъпяхъ, для городской тюрьмы
Сбирали вмъстъ подаянье,
И согласились въ тишинъ
Исполнить давнее желанье.
Ръка шумъла въ сторонъ,
Мы къ ней — и съ береговъ высокихъ
Бухъ! поплыли въ водахъ глубокихъ.
Цъпями общими гремимъ,
Бъемъ волны дружными ногами,
Песчаный видимъ островокъ,

И разськая быстрый токъ, Туда стремимся. Всявдъ за нами Кричать: «Лови! лови! уйдуть!» Два стража издали плывуть, Но ужъ на островъ мы ступаемъ, Оковы камнемъ разбиваемъ, Другъ съ друга рвемъ клочки одеждъ Отягощенные водою . . . . Погоню видимъ за собою; Но смело, полные надеждъ, Сидимъ и ждемъ. Одинъ ужъ тонетъ, То заклебнется, то застонеть И какъ свинецъ пошелъ ко дну. Другой проплыль ужь глубину, Съ ружьемъ въ рукахъ, онъ вбродъ упрямо, Не внемля крику моему, Идеть, но въ голову ему Два камня полетьли прямо ---И хлынула на волны кровь; Опъ утонулъ — мы въ воду вновь. За нами гнаться не посмым, Мы береговь достичь успыли И въ лъсъ ушли. Но бъдной братъ... И трудъ и волнъ осенній хладъ Недавнихъ силь его лишили: Опять недугь его сломиль, И злыя грезы посьтили.

Три дня больной не говориль
И не смыкаль очей дремотой;
Въ четвертый, грустною заботой,
Казалось, онъ исполненъ быль;
Позваль меня, пожаль мнв руку,
Потухній взоръ изобразиль
Одольвающую муку;
Рука задрогла, онъ вздохнуль,
И на груди моей уснуль.

Надъ хладнымъ твломъ я остался, Три ночи съ нимъ не разставался, Все ждаль, очнется-ли мертвець? И горько плакаль. Наконець Взяль заступь; грешную молитву Надъ братней ямой совершилъ, И тело въ землю схоронилъ... Потомъ на прежнюю ловитву Пошель одинь... Но прежнихь лать Ужъ не дождусь: ихъ пътъ, какъ нътъ! Пиры, веселые ночлеги, И наши буйные набыги ---Могила брата все взяла. Влачусь угрюмой, одинокой; 'Окаменьль мой духь жестокой . И въ сердцв жалость умерла. Но иногда щажу морщины:

Мить страшно резать старика;
На беззащитныя седины
Не подымается рука.
Я помню, какъ въ тюрьмъ жестокой
Больной, въ цепяхъ, лишенный силъ,
Безъ памяти въ тоскъ глубокой
За старца братъ меня молилъ.»

Умолкъ и буйной головою Разбойникъ въ горести поникъ, И слезъ горючею ракою Свирвный оросился ликъ. Смъясь, товарищи сказали: Ты плачешь! полно, брось печали, Зачемь о мертвыхъ вспоминать? Мы живы: станемъ пировать, Ну, подчивай сосъдъ сосъда! И кружка вновь пошла кругомъ; Намигь утихшая беседа Вновь оживляется виномъ; У всякаго своя есть повъсть, Всякъ хвалить мъткій свой кистень. Шумъ, крикъ. Въ ихъ сердпв дремлетъ совъсть: Она проснется въ черный день.

цыганы.

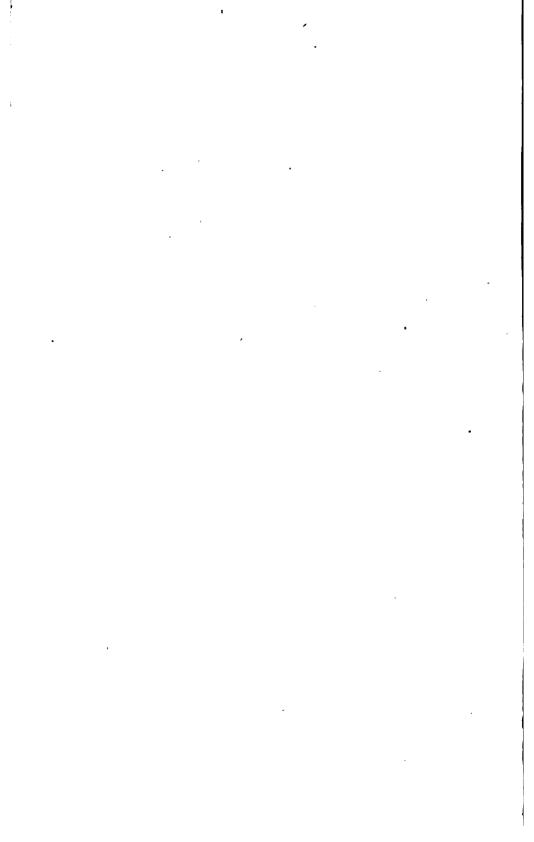

# цыганы.

Цыганы шумною толпой По Бессарабіи кочують. Они сегодня надъ ръкой Въ шатрахъ изодранныхъ ночуютъ. Какъ вольность весель ихъ ночлегъ И мирный сонъ подъ небесами. Между колесами телегь, Полузавъщеныхъ коврами, Горить огонь; семья кругомъ Готовить ужинь; въ чистомъ полв Пасутся кони; за шатромъ Ручной медведь лежить наволь. Все живо посреди степей: Заботы мирныя семей, Готовыхъ съ утромъ въ путь недальній, И песни женъ, и крикъ детей, И звонъ походной наковальни. Но вотъ на таборъ кочевой Нисходить сонное молчанье,

И слышно въ тишинъ степной Лишь лай собакъ, да коней ржанье. Огни вездв погашены, Спокойно все, луна сіясть Олна съ небесной вышины И тихій таборъ озаряетъ. Въ шатръ одномъ старикъ не спить; Онъ передъ углями сидитъ, Согратый ихъ посладнимъ жаромъ, И въ поле дальнее глядитъ, Ночнымъ подернутое паромъ. Его молоденькая дочь Пошла гулять въ пустынномъ полв. Она привыкла къ резвой воле; Она придеть; но воть ужь ночь И скоро мъсяцъ ужъ покинетъ Небесъ далекихъ облака; Земфиры нътъ, какъ нътъ, и стынетъ Убогій ужинь старика.

Но воть она. За нею следомъ
По степи юноша спешить;
Цыгану вовсе онъ неведомъ.
«Отець мой, дева говорить,
Веду я гостя: за курганомъ
Его въ пустыне я нашла
И въ таборъ наночь зазвала.

Онъ хочеть быть какъ мы Цыганомъ; Его преследуеть законъ, Но я ему подругой буду. Его завуть Алеко; онъ Готовъ итти за мною всюду.

Старикъ.

Я радъ. Останься до утра
Подъ сънью нашего шатра,
Или пробудь у насъ и доль,
Какъ ты захочешь. Я готовъ
Съ-тобой дълить и хльбъ и кровъ.
Будь нашъ, привыкни къ нашей доль,
Бродящей бъдности и воль;
А завтра съ утренней зарей
Въ одной телегъ мы поъдемъ;
Примись за промыселъ любой:
Желъзо куй, иль пъсни пой
И села обходи съ медвъдемъ.

AJEKO.

Я остаюсь.

Земфира.
Онъ будеть мой:

Кто жъ отъ меня его отгонить? Но поздно . . . мъсяцъ молодой Зашелъ, поля покрыты мглой

И сонъ меня невольно клонить...

Свътло. Старикъ тихонько бродитъ Вокругъ безмолвнаго шатра. «Вставай, Земфира, солнце всходить; Проснись, мой гость, пора, пора! Оставьте, двти, ложе нвги.» И съ шумомъ высыпалъ народъ; Шатры разобраны; телеги Готовы двинуться въ походъ; Все вивств тронулось: и вотъ Толпа валить въ пустыхъ равнинахъ. Ослы въ перекидныхъ корзинахъ Дътей играющихъ несутъ; Мужья и братья, жены, дъвы, И старъ и младъ воследъ идутъ; Крикъ, шумъ, Цыганскіе припъвы, Медвъдя ревъ, его цъпей Нетерпълявое бряцанье, Лохмотьевъ яркихъ пестрота, Дътей и старцевъ нагота, Собакъ и лай и завыванье,

Волынки говоръ, скрипъ телегъ, Все скудно, дико, все нестройно; Но все такъ живо, непокойно, Такъ чуждо мертвыхъ нашихъ нъгъ, Такъ чуждо этой жизни праздной, Какъ пъснь рабовъ однообразной. Уныло юноша глядьль
На опустьлую равнину,
И грусти тайную причину
Истолковать себь не смыль.
Съ нимъ черноокая Земфира.
Теперь онъ вольный житель міра,
И солнце весело надъ нимъ
Полуденной красою блещеть;
Чтожъ сердце юноши трепещеть?
Какой заботой онъ томимъ?

Птичка Божів не знаеть
Ни заботы, ни труда;
Хлопотливо не свиваеть
Долговвинаго гивзда;
Въ долгу ночь на ввткв дреждеть:
Солнце красное взойдеть,
Птичка гласу Бога внемлеть,
Встрепенется и поеть.
За весной, красой природы,
Лвто знойное пройдеть —

И туманъ и непогоды
Осень поздняя несеть:
Людянъ скучно, людянъ горе;
Птичка въ дальнія страны,
Въ теплый край, за сине море
Улетаеть до весны.

Подобно птичкъ беззаботной, И онъ, изгнанникъ перелетной, Гивада надежнаго не аналь И ни къ чему не привыкалъ. Ему вездъ была дорога; Вездъ была ночлега сънь; Проснувшись поутру, свой день Онъ отдавалъ на волю Вога, И жизни не могла тревога Смутить его сердечну льнь. Его порой волшебной славы Манила дальняя ввъзда; Нежданно роскошь и забавы Къ пему являлись иногда; Надъ одинокой головою И громъ нервдко грохоталь; Но онъ безпечно подъ грозою, И въ ведро исное дремаль, И жилъ, не признавая власти Судьбы коварной и слепой; Но, Боже, какъ играли страсти

Его послушною душой! Съ какимъ волненіемъ кипѣли Въ его измученной груди! Давноль, на долголь усмирѣли? Онъ проснутся: погоди.

## Земфира.

Скажи, мой другь, ты не жалвенть О томъ, что бросиль навсегда? Алеко.

Что бросиль я?

ЗЕМФИРА.

Ты разумвешь:

Людей отчизкы, города.

Алеко.

О чемъ жальть? Когда бъ ты знала, Когда бы ты воображала Неволю душныхъ городовъ! Тамъ люди въ кучахъ, за оградой Не дышатъ утренней прохладой, Ни вешнимъ запахомъ луговъ; Любви стыдятся, мысли гонятъ, Торгуютъ волею своей, Главы предъ идолами клонятъ И просятъ денегъ да цъпей. Что бросилъ я? Измънъ волненье,

Предразсужденій приговоръ, Толпы безумное гоненье Или блистательный позоръ.

BENONPA.

Но тамъ огромныя палаты, Тамъ разноцвътные ковры, Тамъ игры, шумные пиры, Уборы дъвъ тамъ такъ богаты!

AJEKO.

Что шумъ веселій городскихъ?
"Гдѣ нѣтъ любви, тамъ нѣтъ веселій;
"А дѣвы... Какъ ты лучше ихъ
И безъ нарядовъ дорогихъ,
Безъ жемчуговъ, безъ ожерелій!
Не изиѣнисъ, мой нѣжный другъ!
А я...одно мое желанье—
Съ тобой дѣлитъ любовъ, досугъ
И добровольное изгнанье.

Старикъ.

Ты любишь нась, хоть и рождень Среди богатаго народа; Но не всегда мила свобода Тому, кто къ нъгъ пріучень. Межъ нами есть одно преданье: Царемъ когда-то сосланъ быль Полудня житель къ намъ въ изгнанье. (Я прежде зналь, но позабыль

Его мудреное прозванье). Онь быль уже льтами старь, Но младъ и живъ душой невлобной: Имваь онь песень дивный дарь И голось шуму водь подобной. И полюбили всв его, И жиль онь на брегахь Дуная, Не обижая никого, Людей расказами плъняя. Не разумьль онь ничего, И слабъ и робокъ быль какъ дъти; Чужіе люди за него Звърей и рыбъ ловили въ съти; Какъ мерзла быстрая ръка И зимни вихри бушевали, Пушистой кожей покрывали Они святаго старика; Но онъ къ заботамъ жизни бъдной Привыкнуть никогда не могь; Скитался онъ изсохий, бледной, Онъ говориль, что гиввный Богъ Его караль за преступленье, Онъ ждаль: придеть ли избавленье. . И все несчастный тосковаль, Бродя по береганъ Дуная, Да горьки слезы проливаль, Свой дальный градъ воспоминая,

И завъщаль онъ умирая,
Чтобы на югь перенесли
Его тоскующія кости,
И смертью — чуждой сей земли
Не успокоенные гости.

AJEKO.

Такъ вотъ судьба твоихъ сыновъ, О Римъ, о громкая держава! Пъвецъ любви, пъвецъ боговъ, Скажи мнъ: что такое слава? Могильный гулъ, хвалебный гласъ, Изъ рода въ роды звукъ бъгущій, Или подъ сънью дымной кущи Цыгана дикаго раскавъ? Прошло два лата. Также бродять Цыганы мирною толпой; Вездь, попрежнему, находить Гостепріимство и покой. Презрѣвъ оковы просвѣщенья, Алеко воленъ какъ они; Онъ безъ заботъ и сожальныя Ведеть кочующіе дни. Все тотъ же онъ, семья все та же; Онъ прежнихъ льтъ не помня даже, Къ бытью цыганскому привыкъ. Онъ, любитъ ихъ ночлеговъ съни И упоенье въчной льни И бъдный, звучный ихъ языкъ. Медвьдь, бъглець родной берлоги, Косматый гость его шатра, Въ селеньяхъ, вдоль стенной дороги, Близъ Молдаванскаго двора Передъ толпою осторожной И тяжко пляшеть и реветь,

И цыть докучную грызеть.

На посохъ опершись дорожной,

Старикъ лыниво въ бубны бъетъ,

Алеко съ пыньемъ звыря водить,

Земфира поселянъ обходитъ

И дань ихъ вольную беретъ;

Настанетъ ночь; они всы трое

Варятъ нежатое пщено;

Старикъ уснулъ — и все въ мокой...

Въ шатръ и тяко и темно.

Старикъ на вешнемъ солнцѣ грѣетъ Ужъ остывающую кровь; У люльки дочь поетъ любовь. Алеко внемлетъ и баѣднѣетъ.

## Земфира.

Старый мужъ, грозный мужъ, Ръжь меня, жги меня: Я тверда, не боюсь Ни ножа, ни огня.

Ненавижу тебя, Презираю тебя; Я другаго люблю, Умираю любя.

Azeko.

Молчи. Мић пћиње надоћло, Я дикихъ пъсень не люблю.

Земфира.

Не любищь? мнѣ какое дѣло! Я пъсню для себя пою. Ръжь меня, жги меня; Не скажу ничего; Старый мужъ, грозный мужъ, Не узнаешь его.

Онъ свъжъе весны, Жарче лътняго дня; Какъ онъ молодъ и смъль! Какъ онъ любитъ меня!

Какъ ласкала его Я въ ночной тишинь! Какъ смвялись тогда Мы твоей свдинь!

AJEKO.

Молчи, Земфира, я доволенъ.... Земфира.

Такъ поняль пѣсню ты мою? Алеко.

Земфира!...

Земфира.

Ты сердиться волень,
Я пъсню про тебя пою.
(Уходить и поеть: старый мужь и прог.)
Старикъ.

Такъ, помню, помню: пѣсня эта Во время наше сложена; Уже давно въ забаву свъта
Поется межъ людей она.
Кочуя на степяхъ Кагула,
Ее бывало въ зимню ночъ
Моя пъвала Маріула,
Передъ огнемъ качая дочь.
Въ умъ моемъ минувши лъта
Часъ отъ часу темнъй, темнъй;
Но заронилась пъсня эта
Глубоко въ памяти моей.

Все тихо; ночь; луной украшень Лазурный юга небосклонь; Старикъ Земфирой пробуждень. «О мой отецъ, Алеко страшень: Послушай, сквозь тяжелый сонъ И стонеть и рыдаеть онь.»

Старикъ.

Не тронь его, храни молчанье. Слыхаль и Руское преданье: Теперь полуночной порой У спящаго теснить дыханье Домашній духь; передь зарей Уходить онь. Сиди со мной.

Земфира.

Отецъ мой! шепчеть онъ: Земфира! Старикъ.

Тебя онъ ищеть и во снв: Ты для него дороже мира. Земфира.

Его любовь постыла мнв. Мнв скучно, сердце воли просить, Ужъ я.... но тише! слыщинь? онъ Другое иня произносить.

Старикъ.

Чье имя?

BEMOMPA.

Слышишь? хриплый стонь И скрежеть ярый!... Какь ужасно; Я разбужу его.

CTAPHED.

Напрасно,

Ночнаго духа не гони; Уйдеть и самь.

BEMORPA.

Онъ повернулся; Привсталь; зоветь меня; проснулся. Иду къ нему. — Прощай, усни.

AJEKO.

Гдв ты была?

Земфира.

Съ отцемъ сидвла.

Какой-то духъ тебя томилъ, Во снъ душа твоя терпъла Мученья. Ты меня стращилъ: Ты сонный скрежеталъ зубами И звалъ меня.

## AJEKO.

Мив снилась ты.

Я видълъ, будто между нами..... Я видълъ страшныя мечты.

Зкифира.

Не върь лукавымъ сновидъньямъ.

AJEKO.

Ахъ, я не върю ничему: Ни снамъ, ни сладкимъ увъреньимъ, Ни даже сердцу твоему.

#### Старикъ.

О чемъ, безумецъ молодой, О чемъ вздыхаещь ты всечасно? Здвсь люди вольны, небо ясно И жены славятся красой. Не плачь, тоска тебя могубитъ.

AJEKO.

Отецъ! она меня не любитъ.

Старикъ.

Утвився, другъ; она дитя.
Твое унынье безразсудно:
Ты любишь горестно и трудно,
А сердце женское шутя.
Взгляни: подъ отдаленнымъ сводомъ
Гуляетъ вольная луна;
На всю природу мимоходомъ
Равно сіянье льетъ она.
Заглянетъ въ облако любое,
Его такъ пъшно озаритъ,
И вотъ, ужъ переніла въ другое

И то недолго посвтить. Кто мьсто въ небь ей укажеть, Примолвя: тамъ остановись! Кто сердцу юной дъвы скажеть: Люби одно, не измънись? Утъшься!

#### AJEKO.

Какъ она любила!

Какъ, нѣжно преклонись ко мнѣ,
Она въ пустынной тишинѣ
Часы ночные проводила!
Веселья дѣтскаго полна,
Какъ часто милымъ лепетаньемъ,
Иль упоительнымъ лобзаньемъ
Мою задумчивость она
Въ минуту разогнатъ умѣла!
И что жъ? Земфира не вѣрна!
Моя Земфира охладѣла.

Старикъ.

Послушай, раскажу тебь
Я повысть о самомы себь.
Давно, давно, когда Дунаю
Не угрожаль еще Москаль
(Воть видишь: я приноминаю,
Алеко, старую печаль.) —
Тогда боялись мы султана;
А правиль буджакомы паша

Съ высокихъ башень Акериана. Я молодъ былъ; моя душа Въ то время радостно кипъла, И ни одна въ кудряхъ моихъ Еще съдинка не бълъла; Между красавицъ молодыхъ Одна была.... и долго ею Какъ солнцемъ любовался я, И наконецъ назвалъ моею.

Ахъ, быстро молодость моя Звъздой падучею мелькнула! Но ты, пора любви, минула Еще быстръе: только годъ Меня любила Маріула.

Однажды, близъ Кагульскихъ водъ Мы чуждый таборъ повстрвчали; Цыганы тв, свои шатры Разбивъ близъ нашихъ у горы, Двв ночи вмвств ночевали. Они ушли на третью ночь, И, броси маленькую дочь, Ушла за ними Маріула. Я мирно спалъ; заря блеснула; Проснулся я: подруги нвтъ! Ищу, зову — пропалъ и слъдъ.

Тоскуя, нлакала Земфира,
И я заплакаль!.... съ этихъ поръ
Постыли мнв всв дввы міра;
Межъ ними никогда мой взоръ
Не выбираль себв подруги,
И одинокіе досуги
Уже ни съ квмъ я не двлиль.

AJEKO.

Да какъ же ты не посившиль
Тотчасъ воследъ неблагодарной,
И хищнику, и ей коварной,
Кинжала въ сердце не вонзиль?
Старикъ.

Къ чему? вольные итицы младость. Кто въ силахъ удержать любовь? Чредою всымь дается радость; Что было, то не будеть вновь.

AJEKO.

Я не таковъ. Нътъ, я не споря
Отъ правъ моихъ не откажусь;
Или хоть мщеньемъ наслажусь.
О нътъ! когда бъ надъ бездной моря
Нашелъ я спящаго врага,
Клянусь, и тутъ моя нога
Не пощадила бы злодъя;
Я въ волны моря, не блъднъя,
И беззащитнаго бъ толкнулъ;

Внезапный ужасъ пробужденья Свиръпымъ смъхомъ упрекнулъ, И долго мнъ его паденья Смъщонъ и сладокъ былъ бы гулъ.

# Молодой Цыганъ.

Еще одно, одно лобзање! Звифира.

Пора: мой мужъ ревнивъ и золъ. Цыганъ.

Одно . . . . но долв! на прощанье. Звифира.

Прощай, поканасть не пришель. Цыгань.

Скажи — когда жь опять свиданье? Земфира.

Сегодня, какъ зайдеть луна, Тамъ, за курганомъ надъ могилой.... Цыганъ.

Обманетъ! не придетъ она. Земфира.

Беги — вотъ онъ. Приду, мой милый.

Алеко спить. Въ его умъ Виденье смутное играеть; Онъ, съ крикомъ пробудясь во тив, Ревниво руку простираеть: Но обробълая рука Покровы хладные хватаеть -Его подруга далека . . . . Онъ съ трепетомъ привсталъ и внемлеть: Все тихо; страхъ его объемлеть; По немъ текуть и жарь и хладъ; Встаеть онь, изъ шатра выходить, Вокругь телегь ужасень бродить; Спокойно все; поля молчать! Темно; луна зашла въ туманы; Чуть брежжеть звыздь невырный свыть, Чуть по рось примьтный савдь Ведеть за дальные курганы: Нетерпаливо онъ идетъ, Куда зловьщій сльдъ ведеть. Могила на краю дороги

Вдали бъльеть передъ нимъ,
Туда слабъющія ноги
Влачить, предчувствіемъ томимъ,
Дрожать уста, дрожать кольни...
Идеть...и вдругь...иль это сонь?
Вдругь видить близкія двіз тізни
И близкій шопоть слышить онь
Надь обезславленной могилой.

Первой голосъ.

Пора —

Второй голосъ.

Постой!

Первой голосъ.

Пора, мой милый.

Второй голосъ.

Нъть, нъть! постой, дождемся дня.

Пврвой голосъ.

Ужъ поздно.

Второй голосъ.

Какъ ты робко любишь.

Минуту!

Пврвой голосъ.

Ты меня погубиць.

Второй голосъ.

Минуту!

Пирвой голосъ.

Если безъ меня

Проснется мужъ.....

AJEKO.

Проснулся я.

Куда вы? не спѣтите оба; Вамъ хорошо и здѣсь у гроба.

BEMONPA.

Мой другь, быги, быги!

AJEKO.

Постой!

Куда, красавецъ молодой? Лежи!

(Вонзаеть вы него ножь).

Земфира.

Alexo!

Цыганъ.

Умираю!

BEMONPA.

Алеко! ты убъешь его!

Взгляни: ты весь обрызганъ кровью!

0, что ты сделаль?

AJEKO.

Ничего.

Теперь дыши его любовью.

Земфира.

Нътъ, полно, не боюсь тебя, Твои угрозы презираю, Твое убійство проклинаю.

AJEKO.

Умри жъ и ты! (Поражаеть ее). Земфира. Умру любя.

Востокъ денницей озаренный Сіяль. Алеко за холмомъ, Сь ножемь въ рукахъ, окровавленный Сидълъ на камив гробовомъ. Два трупа передъ нимъ лежали; Убійца страшень быль лицемь; Цыганы робко окружали Его встревоженной толной; Могилу въ сторонъ копали, Шли жены скорбной чередой И въ очи мертвыхъ цаловали. Старикъ отецъ одинъ сидълъ И на погибшую глядълъ Въ ньмомъ бездъйствім печали; Подняли трупы, понесли • И въ лоно хладное земли Чету младую положили. Алеко издали смотрълъ На все. Когда же ихъ закрыли Последней горстію земной,

Онъ молча медленно склонился, И съ камия на траву свалился.

Тогда старикъ, приближась, рекъ:
«Оставь насъ, гордый человъкъ!
Мы дики, нътъ у насъ законовъ,
Мы не терзаемъ, не казнимъ,
Не нужно крови намъ и стоновъ;
Но житъ съ убійней не котимъ.
Ты не рожденъ для дикой доли,
Ты для себя линь кочень воли;
Ужасенъ намъ твой будетъ гласъ;
Мы робки и добры душою,
Ты золъ и смълъ; — оставь же насъ,
Прости! да будетъ миръ съ тобою.»

Сказаль и шумною толною Поднялся таборь кочевой Съ долины страшнаго ночлега, И скоро все въ дали степной Сокрылось. Лишь одна телега, Убогимъ крытая коврамъ, Стояла въ полъ роковомъ. Такъ иногда передъ анмою, Туманной утренней порою, Когда подъемлется съ полей Станица поздникъ журавлей

И съ крикомъ вдаль на югь несется, Пронзенный гибельнымъ свинцомъ, Одинъ печально остается, Повиснувъ раненымъ крыломъ. Настала ночь; въ телегъ темной Огня никто не разложилъ, Никто подъ крышею подъемной До утра сномъ не опочилъ.

# эпилогъ.

Волшебной силой півснопівнья
Въ туманной памяти моей
Такъ оживляются видівнья
То світлыхъ, то печальныхъ дней.
Въ странів, гдів долго, долго брани
Ужасный гуль не умолкаль,
Гдів повелительныя грани
Стамбулу Рускій указаль,
Гдів старый нашь орель двуглавой
Еще шумить минувшей славой,
Встрівчаль я посреди степей
Надъ рубежами древнихъ становъ
Телеги мирныя Цыгановъ,
Смиренной вольности дівтей.

Но счастья нѣтъ и между вами, Природы бѣдные сыны! И подъ издранными шатрами Живутъ мучительные сны,

И ваши свии кочевыя
Въ пустыняхъ не спаслись отъ бъдъ,
И всюду страсти роковыя,
И отъ судебъ защиты нътъ.

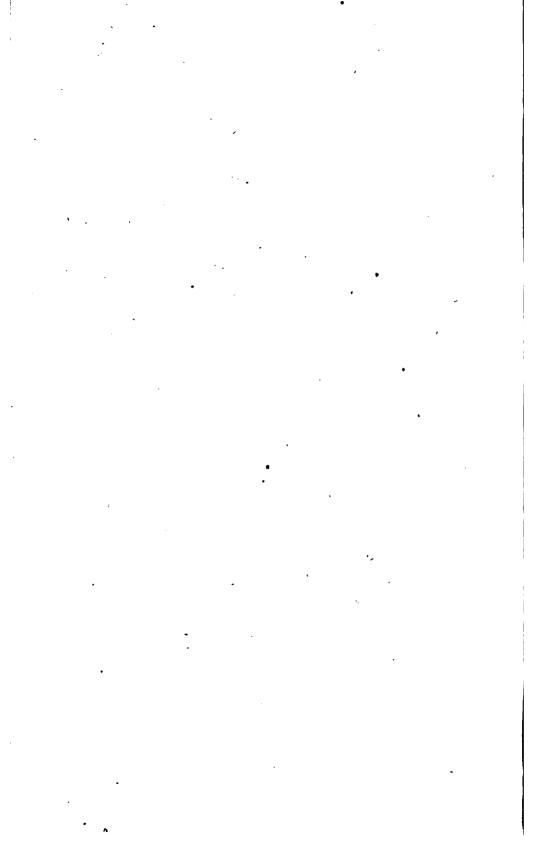

# ГРАФЪ НУЛИНЪ.

Tome II.

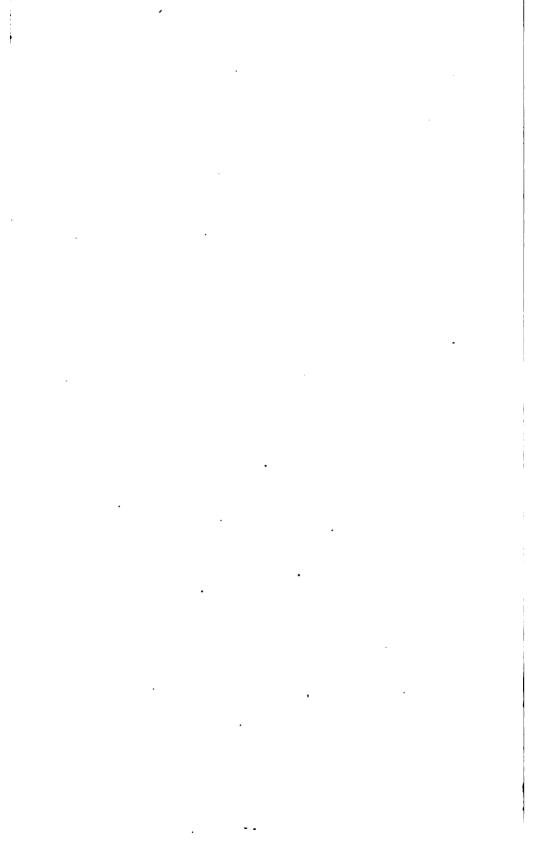

## ГРАФЪ НУЛИНЪ.

Пора, пора! рога трубять; Псари въ охотничьихъ уборахъ Чемъ светь ужь на коняхъ сидять; Борзыя прыгають на сворахъ. Выходить баринь на крыльцо, Все, подбочась, обозрѣваетъ; Его довольное лицо Пріятной важностью сіяеть. Чекмень затянутый на немъ, Турецкій ножь за кущакомь, За пазухой во фляжкв ромъ, И рогь на бронзовой цепочке. Въ ночномъ ченцъ, въ одномъ платочкъ, Глазами сонными жена Сердито смотрить изъ окна На сборъ, на псарную тревогу. . Воть мужу подвели коня; Онъ холку хвать и въ стремя ногу,

Кричитъ женъ: не жди меня! И вывзжаеть на дорогу.

Въ последнихъ числахъ Сентября (Презренной прозой говоря)
Въ деревие скучно, грязь, ненастье, Осенній ветеръ, мелкій снегъ, Да вой волковъ. Но то-то счастье Охотнику! не зная негъ, Въ отъезжемъ поле онъ гарцуетъ, Везде находитъ свой ночлегъ, Бранится, мокнетъ и пируетъ Опустошительный набегъ.

А что же двлаеть супруга,
Одна въ отсутствіе супруга?
Занятій мало ль есть у ней?
Грибы солить, кормить гусей,
Заказывать обвдъ и ужинь,
Въ амбаръ и въ погребъ заглянуть.
Хозяйки глазъ повсюду нуженъ:
Онъ вмигъ замътитъ что нибудь.

Къ несчастью, героиня наша (Ахъ, я забыль ей имя дать! Мужъ просто зваль ее Наташа, Но мы — мы будемъ называть

Наталья Павловна), кь несчастью, Наталья Павловна совсѣмъ Своей хозяйственною частью Не занималаси, затѣмъ, Что не въ отеческомъ законѣ Она воспитана была, А въ благородномъ пансіопѣ У эмигрантки Фальбала.

Она сидить передь окномъ;
Предь ней открыть четвертый томъ
Сентиментальнаго романа:
Любовь Элизы и Армана,
Иль Переписка двухъ семей —
Романъ классическій, старинной,
Отмънно длинной, длинной, длинной,
Нравоучительный и чинной,
Безъ романтическихъ затъй.

Наталья Павловна сначала
Его внимательно читала,
Но скоро какъ-то развлеклась
Передъ окномъ возникшей дракой
Козла съ дворовою собакой
И ею тихо занялась.
Кругомъ мальчишки хохотали;
Межъ тъмъ печально подъ окномъ

Индейки съ крикомъ выступали Воследъ за мокрымъ петухомъ; Три утки полоскались въ луже; Шла баба черезъ грязный дворъ Белье повесить на заборъ; Погода становилась хуже: Казалось, снегъ итти хотелъ... Вдругъ колокольчикъ зазвенелъ.

Кто долго жиль въ глуши печальной, Друзья, тоть върно знаеть самъ, Какъ сильно колокольчикъ дальной Порой волнусть сердце намъ. Не другъ ли ъдетъ запоздалой, Товарищъ юности удалой? . . . Ужъ не она ли? . . Боже мой! Вотъ ближе, ближе. Сердце бъется. Но мимо, мимо звукъ несстся, Слабъй . . . и смолкнулъ за горой.

Наталья Павловна къ балкону
Бъжить, обрадована звону,
Глядить и видить: за ръкой
У мельницы коляска скачеть,
Воть на мосту — къ нимъ точно . . . нъть,
Поворотила влъво. Вслъдъ
Она глядить и чуть не плачеть.

Но вдругъ... о радость! косогоръ — Коляска набокъ. Филька! Васька! Кто тамъ? скорѣй! Вонъ тамъ коляска: Сейчасъ везти ее на дворъ И барина просить обѣдать; Да живъ ли онъ?... бѣги провѣдать! Скорѣй, скорѣй!

Слуга бъжитъ.

Наталья Павловна спешитъ Взбить пышный локонъ, шаль накинуть, Задернуть завъсъ, стуль подвинуть, И ждеть: да скоро ль, мой Творець! Воть вдуть, вдуть наконець. Забрызганный въ дорогь дальной, Опасно раненый, печальной Кой-какъ тащится экипажъ; Всавдъ баринъ молодой хромаетъ! Слуга-Французъ не унываетъ И говорить: allons, courage! Воть у крыльца; воть въ свии входять. Покамъстъ барину теперь Покой особенный отводять И настежь отворяють дверь, Пока Picard шумить, хлопочеть, И баринъ одъваться хочеть; Сказать ли вамь, кто онь таковь? Графъ Нулинъ, изъ чужихъ краевъ,

Гдв промоталь онь въ вихрв моды
Свои грядущіе доходы.
Себя казать, какъ чудный звърь,
Въ Петрополь вдеть онь теперь
Съ запасомъ фраковъ и жилетовъ,
Шляпъ, въеровъ, плащей, корсетовъ,
Булавокъ, запонокъ, лорнетовъ,
Цвѣтныхъ платковъ, чулковъ à jour,
Съ ужасной книжкою Гизота,
Съ тетрадью злыхъ каррикатуръ,
Съ романомъ новымъ Вальтеръ-Скотта,
Съ вопя-тотя Парижскаго двора,
Съ послъдней пъсней Беранжера,
Съ мотивами Россини, Пера,
Ет cetera, et cetera.

Ужъ столъ накрытъ; давно пора; Хозяйка ждетъ нетеривливо; Дверь отворилась, входитъ графъ; Наталья Павловна, привставъ, Осведомляется учтиво, Каковъ онъ? что нога его? Графъ отвечаетъ: ничего. Идутъ за столъ; вотъ онъ садится, Къ ней подвигаетъ свой приборъ И начинаетъ разговоръ: Святую Русь бранитъ; дивится, Какъ можно жить въ ея сивгахъ; Жальеть о Парижь страхь. «A что театръ?» — О, сирответь! C'est bien mauvais, ça fait pitié. Тальма совсемь оглохь, слабееть, И манзель Марсь, увы! старветь. За то Потье, le grand Potier! Онъ славу прежнюю въ народъ Донын' поддержаль одинь. — «Какой писатель нынче въ модь?» — Bce d'Arlincourt и Ламартинъ. — «У насъ имъ также подражають.» — Нътъ! право? такъ у насъ умы Ужь развиваться начинають. Дай Богъ, чтобъ просвътились мы! — «Какъ тальи носять?» — Очень низко, Почти до...вотъ по этихъ поръ. Позвольте видъть вашъ уборъ; Такъ . . . рюши, банты, здесь узоръ: Все это къ модъ очень близко. «Мы получаемъ Телеграфъ.» — Ага! хотите ли послушать Прелестный водевиль? — И графъ Поеть. «Да, графъ, извольте жъ кушать.» — Я сыть. — «И такь...»

Изъ-за стола

Встаютъ. Хозяйка молодая

Черезвычайно весела; Графъ, о Парижв забывая, Дивится, какъ она мила. Проходить вечерь неприметно; Графъ самъ не свой; хозяйки взоръ То выражается привътно, То вдругь потуплень безответно. Глядить — и полночь вдругь на дворь: Давно храпитъ слуга въ передней, Давно поеть пътухъ сосъдній, Вь чугунну доску сторожь бьеть; Въ гостиной свъчки догорьли. Наталья Павловна встаеть: Пора, прощайте! ждуть постели. Пріятный сонъ!... Съ досадой вставъ, Полувлюбленный, нъжный графъ Цалуеть руку ей. И что же? Куда кокетство не ведеть? Проказница — прости ей, Боже! — Тихонько графу руку жметь.

Наталья Павловна раздёта; Стоить Параша передъ ней. Друзья мои! Параша эта Наперсница ея затъй: Шьеть, моеть, въсти персносить, Изношенныхъ капотовъ просить, Порою барина смѣшить,
Порой на барина кричить,
И ажеть предъ барыней отважно.
Теперь она толкуеть важно
О графѣ, о дѣлахъ его,
Не пропускаеть ничего —
Богъ вѣсть, развѣдать какъ успѣла.
Но госпожа ей наконецъ
Сказала: полно, надоѣла!
Спросила кофту и чепецъ,
Легла и выйти вонъ велѣла.

Своимъ Французомъ между тъмъ
И графъ раздътъ уже совсъмъ.
Ложится онъ, сигару проситъ,
Monsieur Picard ему приноситъ
Графинъ, серебряный стаканъ,
Сигару, бронзовый свътильникъ,
Щиппы съ пружиною, будильникъ
И неразръзанный романъ.

Въ постель лежа, Вальтеръ-Скотта Глазами пробъгаеть онъ. Но графъ душевно развлеченъ: Неугомонная забота Его тревожитъ; мыслитъ онъ: Не ужто вправду я влюбленъ?

Что если можно? ... вотъ забавно; Однако жъ это было бъ славно! Я, кажется, хозяйкъ милъ — И Нулинъ свъчку погасилъ.

Несносный жарь его объемлеть, Не спится графу — бъсъ не дремлетъ И дразнить грышною мечтой Въ-мемъ чувства. Пылкой нашъ герой Воображаеть очень живо Хозяйки взоръ краснорвчивой, Довольно круглый, полный стань, Пріятный голось, прямо женскій, Лице, румянецъ деревенскій — Здоровье краше всьхъ румянъ. Онь помнить кончикь ножки нажной, Онъ помнить, точно, точно такъ, Она ему рукой небрежной Пожала руку; онъ дуракъ, Онъ долженъ бы остаться съ нею, Ловить минутную затью. Но время не ущло: теперь Отворена конечно дверь -И тотчасъ, на плеча накинувъ Свой пестрый щелковый халать И стуль въ потемкахъ опрокинувъ, Въ надеждъ сладостныхъ наградъ,

Къ Лукреціи Тарквиній новый Отправился на все готовый.

Такъ иногда лукавый котъ, Жеманный баловень служанки, За мышью крадется съ лежанки: Украдкой медленно идетъ, Полузажмурясь подступаетъ, Свернется въ комъ, хвостомъ играетъ, Разинетъ когти хитрыхъ лапъ И вдругъ бъдняжку цапъ-царапъ.

Влюбленный графъ въ потемкахъ бродить, Дорогу ощупью находить; Желаньемъ пламеннымъ томимъ, Едва дыханье переводить; Трепещетъ, если полъ подъ нимъ Вдругъ заскрипитъ. Вотъ онъ подходитъ Къ завѣтной двери, и слегка Жметъ ручку мѣдную замка; Дверь тихо, тихо уступаетъ, Онъ смотритъ: лампа чутъ горитъ И блѣдно спальню освѣщаетъ; Хозяйка мирно почиваетъ, Иль притворяется, что спитъ.

Онъ входить, ищеть, отступаеть — И вдругь упаль къ ел ногамь.

Она... Теперь, съ ихъ позволенья Прошу я Петербургскихъ дамъ Представить ужасъ пробужденья Натальи Павловны моей И разръшить, что дълать ей.

Она, открывъ глаза большіе,
Глядитъ на графа — нашъ герой
Ей сыплетъ чувства выписныя,
И дерзновенною рукой
Уже руки ея коснулся...
Но тутъ опомнилась она;
Гнъвъ благородный въ ней проснулся,
И честной гордости полна,
А впрочемъ, можетъ быть, и страха,
Она Тарквинію сразмаха
Даетъ пощечину, да, да!
Пощечину, да въдь какую!

Сторьль графь Нулинь оть стыда, Обиду проглотивь такую; Не знаю, чьмъ бы кончиль онъ, Досадой страпиною пылая, Но шпиць косматый, вдругь залая, Прерваль Параши крыкій сонь. Услышавь графь ея походку И проклиная свой ночлегь

И своенравную красотку, Въ постыдный обратился бѣгъ.

Какъ онъ, хозяйка и Параша Проводять остальную ночь, Воображайте, воля ваша! Я не намъренъ вамъ помочь.

Возставъ поутру молчаливо, Графъ одевается лениво, Отделкой розовыхъ ногтей Зевая занялся небрежно, И галстукъ вяжетъ неприлежно, И мокрой щеткою своей Не гладитъ стриженыхъ кудрей. О чемъ онъ думаетъ, не знаю; Но вотъ его позвали къ чаю. Что делать? Графъ, преодолевъ Неловкій стыдъ и тайный гневъ, Идетъ.

Проказница младая,
Насивниявый потупя взоръ
И губки алыя кусая,
Заводить скромно разговоръ
О томь, о семъ. Сперва смущенный,
Но постепенно ободренный,
Съ улыбкой отвъчаеть онъ.

Получаса не проходило, Ужъ онъ и шутить очень мило И чуть ли снова не влюблень. Вдругь шумъ въ передней. Входять. Кто же? «Наташа, здравствуй.»

— Ахъ, мой Боже! Графъ, вотъ мой мужъ. Душа моя, Графъ Нулинъ. —

«Радъ сердечно я.

Какая скверная погода!
У кузницы я видъль вашь
Совсьмъ готовый экипажъ.
Наташа! тамъ у огорода
Мы затравили русака.
Эй, водки! Графъ, прошу отвъдать:
Прислали намъ издалека.
Вы съ нами будете объдать!
— Не знаю, право, я спъщу. —
И, полно, графъ, я васъ прощу.
Жена и я, гостямъ мы рады.
Нътъ, графъ, останьтесь!»

Но съ досады

И всв надежды потерявъ, Упрямится печальный графъ. Ужъ подкрвнивъ себя стаканомъ, Пикаръ кряхтить за чемоданомъ. Уже къ коляскв двое слугъ Несутъ привинчивать сундукъ. Къ крыльцу подвезена коляска, Пикаръ все скоро уложилъ, П графъ уъхалъ... Тъмъ и сказка Могла бы кончиться, друзья; Но слова два прибавлю я.

Когда коляска ускакала,
Жена все мужу расказала,
И подвигъ графа моего
Всему сосъдству описала.
Но кто же болье всего
Съ Натальей Павловной смъялся!
Не угадать вамъ. — Почему жъ?
Мужъ? — Какъ не такъ. Совсъмъ не мужъ.
Онъ очень этимъ оскорблялся,
Онъ говорилъ, что графъ дуракъ,
Молокососъ; что если такъ,
То графа онъ визжать заставитъ,
Что псами онъ его затравитъ.
Смъялся Лидинъ, ихъ сосъдъ,
Помъщикъ двадцати трехъ лътъ.

Теперь мы можемъ справедливо Сказать, что въ наши времена Супругу върная жена, Друзья мои, совсъмъ не диво.

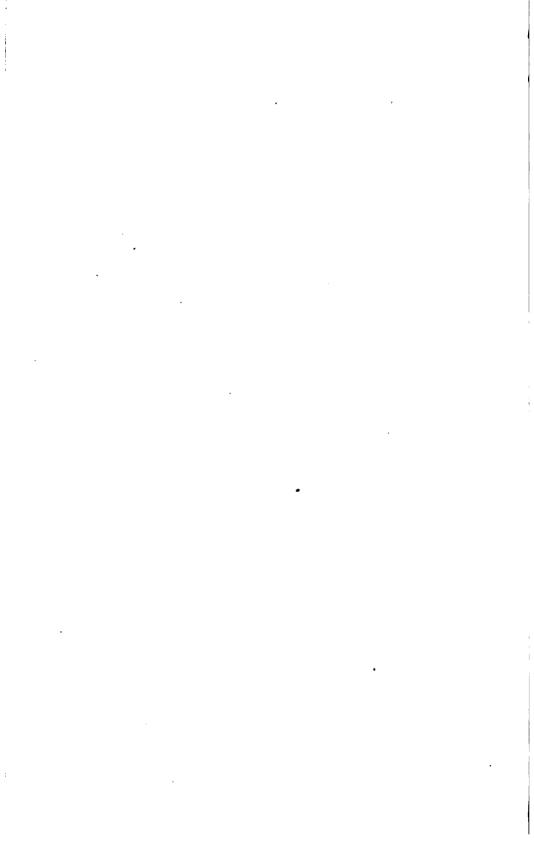

## полтава.

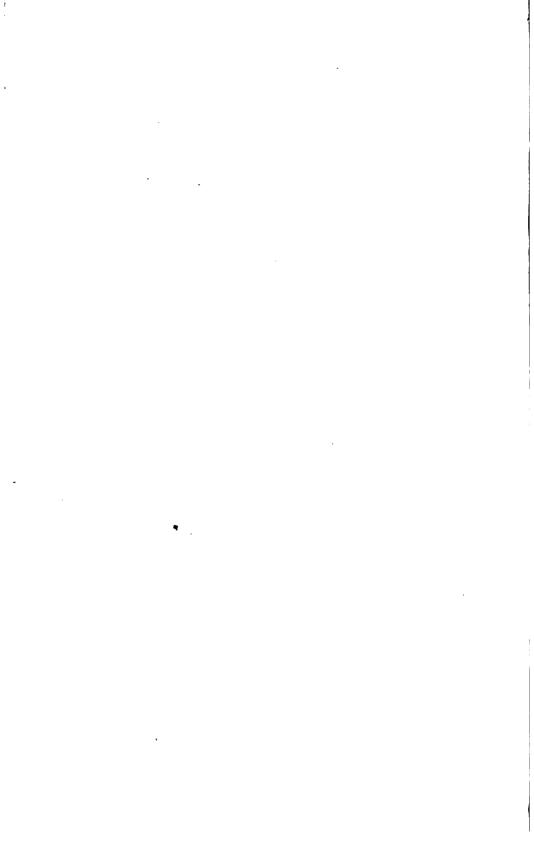

## посвященіе.

Тебъ — но голось музы темной Коснется ль уха твоего? Поймешь ли ты душою скромной Стремленье сердца моего? Иль посвящение поэта, Какы нъкоеда его любовь, Переды тобою безы отвъта Пройдеть, непризнанное вновь?

Узнай, по крайней жъръ, звуки, Бывало, жилые тебъ — И думай, что во дни разлуки, Въ моей измънчивой судъбъ, Твол петальнал пустынл, Послъдній звукъ твоихъ ръчей Одно сокровище, святынл, Одна любовъ души моей.

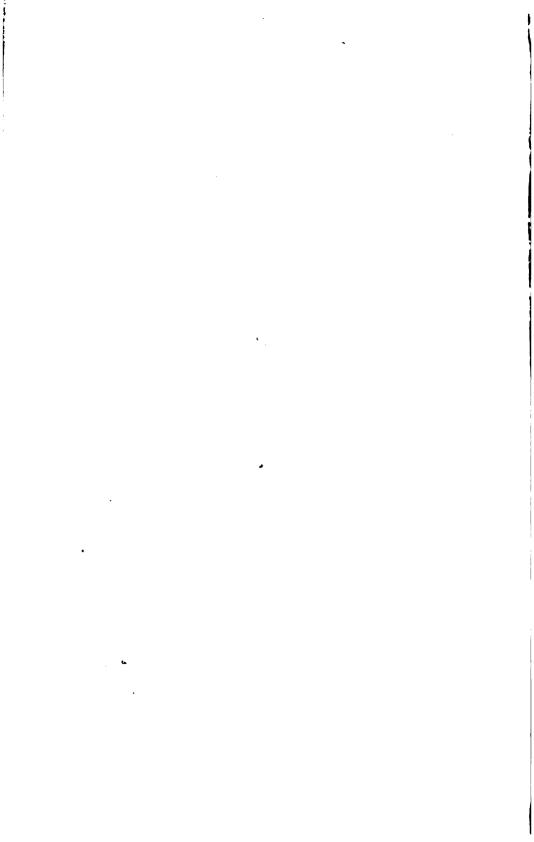

#### ПОЛТАВА.

#### ПЪСНЬ ПЕРВАЯ.

Богатъ и славенъ Кочубей <sup>1</sup>.

Его луга необозримы;

Тамъ табуны его коней

Пасутся вольны, нехранимы.

Кругомъ Полтавы хутора <sup>2</sup>

Окружены его садами,

И много у него добра,

Мѣховъ, атласа, серебра

И на виду и подъ замками.

Но Кочубей богатъ и гордъ

Не долгогривыми конями <sup>3</sup>,

Не златомъ, данью Крымскихъ ордъ,

Не родовыми хуторами,

Прекрасной дочерью своей Гордится старый Кочубей.

И то сказать: въ Полтавв ньть Красавицы, Маріи равной. Она свъжа, какъ вешній цвъть Взлельянный въ тыни дубравной. Какъ тополь Кісвскихъ высоть Она стройна. Ея движенья То лебедя пустынныхъ водъ Напоминають плавный ходь, То лани быстрыя стремленья. Какъ пвна, грудь ея бъла; Вокругь высокаго чела, Какъ тучи, доконы чернъють; Звъздой блестять ен глаза; Ея уста, какъ роза, рдъютъ. Но не единая краса (Мгновенный цвътъ!) молвою шумной Въ младой Маріи почтена: Вездв прославилась она Дъвищей скромной и разумной. За то завидныхъ жениховъ Ей шлеть Украйна и Россія; Но отъ ввица, какъ отъ оковъ, Бъжить пугливая Марія.

Всьмъ женихамъ отказъ — и вотъ
За ней самъ Гетманъ сватовъ шлетъ <sup>4</sup>...

Онъ старъ. Онъ удрученъ годами, Войной, заботами, трудами; Но чувства въ немъ кипятъ, и вновь Мазепа въдаетъ любовъ.

Мгновенно сердце молодое
Горитъ и гаснетъ. Въ немъ любовь
Проходитъ и приходитъ вновь,
Въ немъ чувство каждый день иное:
Не столь послушно, не слегка,
Не столь мгновенными страстями
Пылаетъ сердце старика,
Окаменълое годами:
Упорно, медленно оно
Въ огнъ страстей раскалено;
Но поздній жаръ ужъ не остынетъ
Н съ жизнью лишь его покинетъ.

Не серна подъ утесъ уходить, Орла послыша тяжкій леть; Одна въ съняхъ невъста бродить, Трепещетъ и ръшенья ждетъ.

И вся полна негодованьемъ Къ ней мать идеть, и съ содроганьемъ Схвативъ ей руку, говорить:

- «Безстыдный! старець нечестивый!
- «Возможно ль?..нъть, пока мы живы,
- «Нъть! онъ гръха не совершить.
- «Онъ, должный быть отцемъ и другомъ
- «Невинной крестницы своей...
- «Безумецъ, на закать дней,
- «Онъ вздумаль быть ен супругомь.» Марін вздрогнула. Лицо Покрыла блідность гробован, И охладівь, какъ неживан, Упала діва на крыльцо.

Она опомнилась, но снова
Закрыла очи — и ни слова
Не говорить. Отець и мать
Ей сердце ищуть успокоить,
Боязнь и горесть разогнать,
Тревогу смутныхъ думъ устроить...
Напрасно. Цълые два дня,
То молча плача, то стеня,
Марія не пила, не ѣла,
Шатаясь, блѣдная какъ тѣнь,
Не зная сна. На третій день
Ея свѣтлица опустѣла.

Никто не зналъ, когда и какъ Она сокрылась. Лишь рыбакъ Той ночью слышаль конскій топоть, Казачью річь и женскій шопоть, И утромь слідь осьми подковь Быль видінь на росі луговь.

Не только первый пухъ ланить, Да русы кудри молодые, Порой и старца строгій видъ, Рубцы чела, власы съдые Въ воображенье красоты Влагають страстныя мечты.

И вскорв слуха Кочубея
Коснулась роковая ввсть:
Она забыла стыдь и честь,
Она вь объятіяхь злодвя;
Какой позорь! Отець и мать
Молву не смвють понимать.
Тогда лишь истина явилась
Съ своей ужасной наготой;
Тогда лишь только объяснилась
Душа преступницы младой;
Тогда лишь только стало явно,
Зачвмъ бъжала своенравно
Она семейственныхъ оковъ,
Томилась тайно, воздыхала
И на привъты жениховъ

Молчаньемъ гордымъ отвъчала;
Зачъмъ такъ тихо за столомъ
Она лишь Гетману внимала,
Когда бесъда ликовала
И чаша пънилась виномъ;
Зачъмъ она всегда пъвала
Тъ пъсни, кои онъ слагалъ 5,
Когда онъ бъденъ былъ и малъ,
Когда молва его не знала;
Зачъмъ съ неженскою душой
Она любила конный строй,
И бранный звонъ литавръ и клики
Предъ бунчукомъ и булавой
Малороссійскаго владыки 6 . . . .

Богатъ и знатенъ Кочубей. Довольно у него друзей: Свою омыть онъ можетъ славу. Онъ можетъ возмутить Полтаву; Внезапно средь его дворца Онъ можетъ мщеніемъ отца Постигнуть гордаго злодъя; Онъ можетъ върною рукой Вонзить...но замыселъ иной Волнуетъ сердце Кочубея.

Была та смутная пора, Когда Россія молодая, Въ бореньяхъ силы напрягая,
Мужала съ геніемъ Петра.
Суровый быль въ наукъ славы
Ей данъ учитель: не одинъ
Урокъ нежданный и кровавый
Задалъ ей Шведскій паладинъ.
Но въ искушеньяхъ долгой кары,
Перетерпъвъ судебъ удары,
Окръпла Русь. Такъ тяжкій млать,
Дробя стекло, куетъ булать.

Вънчанный славой безполезной,
Отважный Карлъ скользилъ надъ бездной.
Онъ шелъ на древнюю Москву,
Взметая Русскія дружины,
Какъ вихорь гонитъ прахъ долины
И клонитъ пыльную траву.
Онъ шелъ путемъ, гдъ слъдъ оставилъ
Въ дни наши новый, сильный врагъ,
Когда паденіемъ ославилъ
Мужъ рока свой попятный шагъ 7.

Украйна глухо волновалась. Давно въ ней искра разгоралась. Друзья кровавой старины Народной чанли войны, Роптали, требун кичливо,

Чтобъ Гетманъ узы ихъ расторгъ, И Карла ждаль нетерпъливо Ихъ легкомысленный восторгъ. Вокругъ Мазены раздавался Мятежный крикъ: пора, пора! Но старый Гетманъ оставался Послушнымъ подданнымъ Петра. Храня суровость обычайну, Спокойно въдаль онъ Украйну, Молвъ, казалось, не внималъ И равнодушно пировалъ.

«Что жъ Гетманъ? юноши твердили:
Онъ изнемогъ; онъ слишкомъ старъ;
Труды и годы угасили
Въ немъ прежній, дъятельный жаръ.
Зачьмъ дрожащею рукою
Еще онъ носитъ булаву?
Теперь бы грянуть намъ войною
На ненавистную Москву!
Когда бы старый Дорошенко в,
Иль Самойловичь молодой в,
Иль нашъ Пальй 10, иль Гордьенко 11
Владъли силой войсковой;
Тогда бъ въ снъгахъ чужбины дальной
Не погибали казаки,

И Малороссін печальной Освобождались ужъ полки <sup>12</sup>.»

Такъ, своеволіемъ пылая, Роптала юность удалая, Опасныхъ алча перемень, Забывъ отчизны давній плань, Богдана счастливые споры, Святыя брани, договоры И славу дедовскихъ временъ. Но старость ходить осторожно и подоврительно глядить: Чего нельзя и что возможно, Еще не вдругь она рашить. Кто снидеть въ глубину морскую, Покрытую недвижно льдомъ? Кто испытующимъ умомъ Проникнеть бездну роковую Души коварной? Думы въ ней, Плоды подавленныхъ страстей, Лежать погружены глубоко, И замысель давнишнихъ дней, Выть можеть, зрветь одиноко. Какъ знать? Но чемъ Мазепа влей, Чамъ сердце въ немъ хитрай и ложнай, Тымь свиду онь неосторожный И въ обхождении простъй.

Какъ онъ умъегъ самовластно Сердца привлечь и разгадать, Умами править безопасно, Чужія тайны разрвшать! Сь какой доверчивостью аживой, Какъ добродушно на пирахъ Со старцами старикъ болтливой Жалветь онь о прошлыхъ дняхъ, Свободу славить съ своевольнымъ, Поносить власти съ недовольнымъ, Сь ожесточеннымь слезы льеть, Съ глупцомъ разумну рвчь ведетъ! Немногимъ, можетъ быть, извъстно, Что духъ его неукротимъ, Что радъ и честно и безчестно Вредить онъ недругамъ своимъ; Что ни единой онъ обиды Съ техъ поръ какъ живъ не забываль, Что далеко преступны виды Старикъ надменный простиралъ; Что онъ не въдаетъ святыни, Что онъ не помнить благостыни, Что онъ не любитъ ничего, Что кровь готовъ опъ лить какъ воду, Что презираеть онъ свободу, Что нътъ отчизны для него.

Издавна умысель ужасный Взледвяль тайно злой старикъ Въ душъ своей. Но взоръ опасный, Враждебный взоръ его проникъ.

«Нать, дерзкій хищникь, нать, губитель! Скрежеща мыслить Кочубей, Я пощажу твою обитель, Темницу дочери моей; Ты не истлень средь пожара, Ты не издохнешь отъ удара Казачей сабли. Нътъ, алодъй, Въ рукахъ Московскихъ палачей, Въ крови, при тщетныхъ отрицаньяхъ, На дыбь, корчась въ истязаньяхъ, Ты проклянень и день и часъ, Когда ты дочь крестиль у насъ, И пиръ, на коемъ чести чашу Тебъ и полну наливалъ, И ночь, когда голубку нашу Ты, старый коршунь, заклеваль! . . .

Такъ! было время: съ Кочубеемъ Вылъ другъ Мазепа; въ оны дни Какъ солью, хлѣбомъ и елсемъ, Дѣлились чувствами они.

ихр кони по полямь побрам Скакали рядомъ сквозъ огни; Нервдко долгія бесьды Наединв вели они. Предъ Кочубеемъ Гетманъ скрытной Луши мятежной, ненасытной Отчасти бездну открываль, И о грядущихъ измъненьяхъ, Переговорахъ, возмущеньяхъ Въ рвчахъ неясныхъ намекалъ. Такъ, было сердце Кочубея Въ то время предано ему. Но въ горькой злобь свирьпья, Теперь позыву одному Оно послушно; онъ голубитъ Едину мысль и день и ночь: Иль самь погибнеть, иль погубить — Отистить поруганную дочь.

Но предпріимчивую злобу
Онъ крыпко въ сердцѣ затаилъ.
«Въ безсильной горести, ко гробу
Теперь онъ мысли устремилъ.
Онъ зла Мазепѣ не желаетъ;
Всему виновна дочь одна.
Но онъ и дочери прощаетъ:

Пусть Богу дасть отвъть она, Покрывъ семью свою позоромъ, Забывъ и небо и законъ,...»

А между темъ орлинымъ взоромъ Въ кругу домашнемъ ищеть онъ Себь товарищей отважныхъ, Неколебимыхъ, непродажныхъ. Во всемь открылся онъ женв 13: Лавно въ глубокой тишинв Уже донось онъ грозный копить; И гивва женскаго полна Нетерпьливая жена Супруга злобнаго торопитъ. Въ тиши ночной, на ложв сна, Какъ нѣкій духъ, ему она О мщеньи шепчеть, укоряеть, И слезы льеть, и ободряеть, И клятвы требуеть — и ей Клянется мрачный Кочубей.

Ударъ обдуманъ. Съ Кочубеемъ Безстрашный Искра <sup>14</sup> заодно. И оба мыслятъ: «одолѣемъ — Врага паденья рѣшено. Но кто жъ, усердьемъ пламенъя, Ревнуя къ общему добру,

Доносъ на мощнаго злодвя Предубъжденному Петру Къ ногамъ положить не робъя?»

Между Полтавскихъ казаковъ, Презранныхъ давою несчастной, Одинъ съ младенческихъ годовъ Ее любиль любовью страстной. Вечерней, утренней порой, На берегу рыки родной, Въ твин Украинскихъ черешень, Бывало, онъ Марію ждалъ, И ожиданіемъ страдаль, И краткой встрвчей быль утвшень. Онъ безъ надеждъ ее любиль, Не докучаль онъ ей мольбою: Отказа бъ онъ не пережиль. Когда навхали толпою Къ ней женихи; изъ ихъ рядовъ Уныль и сирь онь удалился. Когда же вдругь межь казаковь Позоръ Маріинъ огласился, И безнощадная молва Ее со смъхомъ поразила — И туть Марія сохранила Надъ нимъ привычныя права. Но если кто хотя случайно

Предъ нимъ Мавепу навываль, То онъ бледнель, терзаясь тайно, И взоры въ землю опускаль.

Кто при звъздахъ и при лунъ Такъ поздно ъдетъ на конъ? Чей это конь неутомимой Бъжитъ въ степи необозримой?

Казакъ на съверъ держитъ путь, Казакъ не хочетъ отдохнутъ Ни въ чистомъ полъ, ни въ дубравъ, Ни при опасной переправъ.

Какъ сткло булать его блестить, Мъшокъ за пазухой звенить; Не спотыкаясь конь ретивой Бъжить, размахивая гривой.

Червонцы нужны для гонца, Булать потеха молодца, Ретивый конь потеха тоже — Но шапка для него дороже.

За шапку онъ оставить радъ Коня, червонцы и булать; Но выдастъ шапку только сбою, И то лишь съ буйной головою. Зачемъ онъ шапкой дорожить? Загемъ, что въ ней доносъ зашить, Доносъ на Гетмана алодея Царю Петру отъ Кочубея.

Грозы не чуя между темь, Неужасаемый ничьмъ, Мазепа козпи продолжаеть. Съ нимъ полномощный Езуитъ 15 Мятежь народный учреждаеть И шаткій тронъ ему сулить. Во тмв ночной они какъ воры Ведуть свои переговоры; Измвну цвнять межь собой, Слагають цифръ универсаловъ 16, Торгують Царской головой, Торгують клятвами вассаловъ. Какой-то нищій во дворецъ Неведомо отколе ходить, И Орликъ 17, Гетмановъ двлецъ, Его приводить и выводить. Повсюду тайно свють ядъ Его подосланные слуги: Тамъ на Дону казачьи круги Они съ Булавинымъ 18 мутятъ; Тамъ будять дикихъ ордъ отвагу; Тамъ за порогами Дивира

Стращають буйную ватагу
Самодержавіємь Петра.
Мазепа всюду взорь кидаеть,
И письма шлеть изь края въ край:
Угрозой хитрой подымаеть
Онь на Москву Бахчисарай.
Король ему въ Варшавь внемлеть,
Въ ствнахъ Очакова Паша,
Во стань Карль и Царь. Не дремлеть
Его коварная душа;
Онь, думой думу развивая,
Върнъй готовить свой ударь;
Въ немъ не слабъеть воля злая,
Неутомимъ преступный жарь.

Но какъ онъ вздрогнуль, какъ воспрянуль, Когда предъ нимъ незапно грянуль
Упадшій громъ! когда ему,
Врагу Россіи, самому
Вельможи Рускіе 19 послали
Въ Полтавъ писанный доносъ,
И вмѣсто праведныхъ угрозъ,
Какъ жертвъ, ласки расточали!
И озабоченный войной,
Гнушаясь инимой клеветой,
Доносъ оставя безъ вниманья,
Самъ Царь Гуду утъшалъ

И злобу шумомъ наказанья Смирить надолго объщаль!

Мазепа, въ горести притворной, Къ Царю возноситъ гласъ покорной.

- «И знаеть Богь, и видить свъть:
- •Онъ бедный Гетманъ двадцать леть
- «Царю служиль душою върной;
- «Его щедротою безмврной
- «Осыпанъ, дивно вознесепъ . . . .
- •О, какъ слвпа, безумна влоба!...
- «Ему ль теперь у двери гроба
- «Начать ученіе измінь
- «И потемнять благую славу?
- «Не онъ ли помощь Станиславу 20
- «Съ негодованьемъ отказаль,
- «Стыдясь, отвергь вінець Украйны,
- «И договоръ и чесьма тайны
- «Къ Царю, по долгу, отослаль?
- «Не опъ ли наущеньямъ Хапа 21
- •И Цареградскаго Салтана
- «Быль глухъ? Усердіемъ горя,
- «Съ врагами бълаго Царя
- «Умомъ и саблей радъ былъ спорить,
- «Трудовъ и жизни не жальль,
- «И пыпр злобный педругъ смелъ
- «Его съдины опозорить!

«И кто же? Искра, Кочубей!
«Такъ долго бывъ его друзьями!...»
И съ кровожадными слезами,
Въ колодной дерзости своей,
Ихъ казни требуетъ злодъй <sup>22</sup>...

Чьей казни?... старець непреклонный! Чья дочь вь объятіяхь его? Но хладно сердца своего Онь заглушаеть ропоть сонный. Онь говорить: «въ неравный спорь Зачьмь вступаеть сей безумець? Онь самъ, надменный вольнодумець, Самъ точить на себя топорь. Куда бъжить, зажавши въжды? На чемъ онь основаль надежды? Или... но дочери любовь Главы отцовской не искупить. Любовникъ Гетману уступить, Не то — моя прольется кровь.»

Марія, бѣдная Марія, Краса Черкаскихъ дочерей! Не знаешь ты, какаго змія Ласкаешь на груди своей. Какой-же властью непонятной Къ душѣ свирѣпой и развратной

Такъ сильно ты привлечена? Кому ты въ жертву отдана? Его кудрявыя седины, Его глубокія морщины, Его блестящій, впалый взорь, Его лукавый разговоръ Тебъ всего, всего дороже: Ты мать забыть для нихъ могла; Соблазномъ постланное ложе Ты отчей свии предпочла. Своими чудными очами Тебя старикъ заворожилъ, Своими тихими рѣчами Въ тебъ онъ совъсть усыщиль; Ты на него съ благоговъньемъ Возводишь ослышенный взорь, Его лелвешь съ умиленьемъ — Тебь пріятень твой позорь, Ты имъ, въ безумномъ упоеньи, Какъ цвломудріемъ горда — Ты прелесть нѣжную стыда Въ своемъ утратила паденъи....

Что стыдъ Маріи? что молва? Что для нея мірскія нічи, Когда склоняется въ колічи Къ ней старца гордая глава, Когда съ ней Гетманъ забываетъ Судьбы своей и трудъ и шумъ, Иль тайны смелыхъ, грозныхъ думъ Ей, двв робкой, открываеть? И дней невинныхъ ей не жаль, И душу ей одна печаль Порой, какъ туча, затмеваетъ: Она унылыхъ предъ собой Отца и мать воображаеть; Она, сквозь слезы, видить ихъ Въ бездътной старости однихъ, И мнится, півнямъ ихъ внимаетъ... О, если бъ въдала она, Что ужь узнала вся Украйна! Но отъ нея сохранена Еще убійственная тайна.

# ПЪСНЬ ВТОРАЯ.

Мазепа мраченъ. Умъ его
Смущенъ жестокими мечтами.
Марія нѣжными очами
Глядитъ на старца своего.
Она, обнявъ его кольни,
Слова любви ему твердитъ.
Напрасно: черныхъ помышленій
Ея любовь не удалитъ.
Предъ бѣдной дѣвой съ невниманьемъ
Онъ хладно потупляетъ взоръ,
И ей на ласковый укоръ
Однимъ отвѣтствуетъ молчаньемъ.
Удивлена, оскорблена,
Едва дыша, встаетъ она
И говоритъ съ негодованьемъ:

«Послушай, Гетмань: для тебя
Я позабыла все на свъть.
Навъкь однажды полюбя,
Одно имъла я въ предметь:
Твою любовь. Я для псе
Сгубила счастіе мое.
Но ни о чемъ я не жалью —
Ты помнишь: въ страшной тишинь,
Въ ту ночь, какъ стала я твоею,
Меня любить ты клялся миъ.
Зачъмъ же ты меня не любишь?

## Мазепа.

Мой другь, несправедлива ты. Оставь безумныя мечты: Ты подозрѣньемъ сердце губишь. Нѣтъ, душу пылкую твою Волнуютъ, ослѣпляютъ страсти. Марія, вѣръ: тебя люблю Я больше славы, больше власти.

## MAPIH.

Неправда: ты со мной хитришь. Давно ль мы были неразлучны? Теперь ты ласкъ моихъ бъжишь; Теперь онъ тебъ докучны; Ты цълый день въ кругу старшинъ, Въ пирахъ, разъъздахъ — я забыта; Ты долгой ночью иль одинъ, Иль съ нищимъ, иль у Езунта. Любовь смиренная моя Встръчаетъ хладную суровость. Ты пиль недавно, знаю я, Здоровье Дульской. Это новость; Кто эта Дульская?

## MASEITA.

И ты

Ревнива? Мнѣ ль, въ мои ли лѣта Искать надменнаго привѣта Самолюбивой красоты? И стану ль я, старикъ суровый, Какъ праздный юноша, вздыхать, Влачить позорныя оковы И женъ притворствомъ искушать?

#### MAPIS.

Нѣтъ, объяснись безъ отговорокъ И просто, прямо отвѣчай.

## MASERA.

Покой души твоей мнв дорогъ, Марія; такъ и быть: узнай.

Давно замыслили мы дѣло; Теперь оно кипить у насъ. Благое время намъ приспѣло; Борьбы великой близокъ часъ.

Безъ милой вольности и славы Склоняли долго мы главы Подъ покровительствомъ Варінавы, Подъ самовластіемъ Москвы. Но независимой державой Украйнь быть уже пора: И знамя вольности кровавой Я подымаю на Петра. Готово все: въ переговорахъ Со мною оба Короля; И скоро въ смутахъ, въ бранныхъ спорахъ, Быть можеть, тронь воздвигну я. Друзей надежныхъ я имъю: Княгиня Дульская и съ ней Мой Езуить, да нищій сей Къ концу мой замысель приводять; Чрезъ руки ихъ ко мив доходять Наказы, письма Королей. Воть важныя тебь признаныя. Довольна ль ты? Твои мечтанья Разсвяны ль?

#### MAPIA.

. О милый мой, Ты будень царь земли родной! Твоимъ сединамъ какъ пристанетъ Корона царская!

Мазепа.

Постой,

Не все сверимлось. Буря грянеть; Кто можеть знать, что ждеть меня? Марія.

Я близъ тебя не знаю страха — Ты такъ могущъ! О знаю я: Тронъ ждетъ тебя.

Мазепа.

А ссли плаха?...

MAPIA.

Съ тобой на плаху, если такъ. Ахъ, пережить тебя могу ли? Но нътъ: ты носишь власти знакъ.

Мазепа,

Меня ты любишь?

MAPIA.

Я! люблю ли?

Мазепа.

Скажи: отецъ или супругъ Тебъ дороже?

MAPIA.

Милый другъ,

Къ чему вопросъ такой? тревожить Меня напрасно онъ. Семью Стараюсь я забыть мою. Я стала ей въ позоръ; быть можеть, (Какая страшная мечта!) Моимъ отцемъ я проклята, А за кого?

Мазепа.

Такъ и дороже

Тебъ отца? Молчишь...

MAPIS.

O Boxe!

Мазепа.

Что жъ? отвъчай.

MAPIH.

Реши ты самъ.

MASEHA.

Послушай: если было бъ намъ, Ему иль мнѣ, погибнуть надо, А ты бы намъ судьей была: Кого бъ ты въ жертву принесла, Кому бы ты была ограда?

MAPIS.

Ахъ, полно! Сердце не смущай! Ты искуситель.

Мазепа.

Отвъчай!

MAPIH.

Ты бльдень; рычь твоя сурова... О, не сердись! Всымь, всымь готова Тебь я жертвовать, повырь; Но страшны мив слова такія. Довольно.

Мазепа.

Помни же, Марія, Что ты сказала мнѣ теперь.

Тиха Украинская ночь.
Прозрачно небо. Звъзды блещуть.
Своей дремоты превозмочь
Не хочеть воздухь. Чуть трепещуть
Сребристыхъ тополей листы.
Луна спокойно съ высоты
Надъ Бълой-Церковью сіяеть
И пышныхъ Гетмановъ сады
И старый замокъ озаряеть.
И тихо, тихо все кругомъ;
Но въ замкъ шопотъ и смятенье.
Въ одной изъ башень, подъ окномъ,
Въ глубокомъ, тяжкомъ размышленьъ,
Окованъ, Кочубей сидитъ
И мрачно на небо глядитъ.

Заутра казнь. Но безъ боязни
Онъ мыслить объ ужасной казни;
О жизни не жальеть онъ.
Что смерть ему? желанный сонъ.
Готовъ онъ лечь во гробъ кровавый.

Дрема долить. Но, Боже правый!

Къ ногамъ злодъя, молча, пасть

Какъ безсловесное созданье,

Царемъ быть отдану во власть

Врагу Царя на поруганье,

Утратить жизнь — и съ нею честь,

Друзей съ собой на плаху весть,

Надъ гробомъ слышать ихъ проклитья;

Ложасъ безвиннымъ подъ топоръ,

Врага веселый встрътить взоръ,

И смерти кинуться въ объятья,

Не завъщая никому

Вражды къ злодъю своему! . . .

И вспомниль онь свою Полтаву,
Обычный кругь семьи, друзей,
Минувшихь дней богатство, славу,
И пьсни дочери своей,
И старый домь, гдь онь родился,
Гдь зналь и трудь и мирный сонь,
И все, чьмъ въ жизни насладился,
Что добровольно бросиль онь,
И для чего? —

Но ключь въ заржавомъ Замкъ гремить — и пробужденъ Несчастный думаетъ: вотъ онъ! Вотъ на пути моемъ кровавомъ Мой вождь подъ знаменемъ Креста, Гръховъ могучій разръшитель, Духовной скорби врачь, служитель За насъ распятаго Христа, Его святую кровь и тъло Принесшій мнь, да укръплюсь, Да приступлю ко смерти смъло И жизни въчной пріобщусь!

И съ сокрушеніемъ сердечнымъ
Готовъ несчастный Кочубей
Передъ Всесильнымъ, Безконечнымъ
Излить тоску мольбы своей.
Но не отшельника святаго,
Онъ гостя узнаетъ инаго:
Свиръпый Орликъ передъ нимъ.
И отвращеніемъ томимъ,
Страдалецъ горько вопрошаетъ:
Ты здѣсь, жестокой человѣкъ?
Зачѣмъ послѣдній мой ночлегъ
Еще Мазепа возмущаетъ?

Оранкъ.

Допросъ не конченъ: отвъчай Кочубей.

Я отвъчаль уже: ступай, Оставь меня, Орликъ.

Еще признацья Панъ Гетманъ требуеть.

Кочубей.

Но въ чемъ?

Давно сознался я во всемь, Что вы хотели. Показанья Мои все ложны. Я лукавь, Я строю козни. Гетмань правь. Чего вамь болье?

Орликъ.

Мы знаемъ,
Что ты несчетно былъ богатъ;
Мы знаемъ: не сдиный кладъ
Тобой въ Диканькъ 25 укрываемъ.
Свершиться казнь твоя должна;
Твое имъніе сполна
Въ казну поступитъ войсковую —
Таковъ законъ. Я указую
Тебъ послъдній долгъ: открой,
Гдъ клады скрытые тобой?

Кочубей.

Такъ; не ошиблись вы: три клада Въ сей жизни были мнъ отрада. И первый кладъ мой честь была, Кладъ этотъ пытка отняла; Другой былъ кладъ невозвратимый, Честь дочери моей любимой. Я день и ночь надъ нимъ дрожаль: Мазепа этотъ кладъ укралъ. Но сохранилъ и кладъ послъдній, Мой третій кладъ: святую месть. Ее готовлюсь Богу снесть.

Оранкъ.

Старикъ, оставь пустыя бредии: Сегодня покидая свътъ, Питайся мыслію суровой. Шутить не время. Дай отвътъ, Когда не хочешь пытки новой: Гдъ спряталъ деньги?

Кочубей.

Злой холопъ!

Окончинь ли допросъ нельной?
Повремени: дай лечь мив въ гробъ,
Тогда ступай себв съ Мазеной
Мое наслъдіе считать
Окровавленными перстами,
Мои подвалы разрывать,
Рубить и жечь сады съ домами.
Съ собой возьмите дочь мою;
Она сама вамъ все раскажеть,
Сама всв клады вамъ укажеть;
Но ради Господа молю,
Теперь оставь меня въ поков.

#### Орликъ.

Гдв сприталь деньги? укажи. Не хочень? — Деньги гдв, скажи, Иль выйдеть савдствіе плохое. Подумай: місто намь назначь. Молчинь? — Ну, въ пытку. Гей, палачь! <sup>24</sup>

#### Палачь вошель...

О, ночь мученій!

Но гдв же Гетманъ? гдв злодвй? Куда бъжаль отъ угрызеній Змвиной соввсти своей? Въ свътлицъ дъвы усыпленной, Еще незнаніемъ блаженной. Близъ ложа крестницы младой Сидить съ поникшею главой Мазена тихій и угрюмый. Въ его душъ проходять думы, Одна другой мрачный, мрачный. «Умреть безумный Кочубей; Спасти нельзя его. Чъмъ ближе Цвль Гетмана, темъ тверже онъ Выть должень властью облечень, Тъмъ передъ нимъ склоняться ниже Должна вражда. Спасенья нътъ: Доносчикъ и его клевретъ Умруть.» Но брося взоръ на ложе,

Мазена думаеть: «о Боже! Что будеть съ ней, когда она Услышить слово роковое? Досель она еще въ поков -Но тайна быть сохранена Не можеть долве. Свира, Упавъ поутру, загремитъ По всей Украйнь. Голосъ міра Вокругъ нея заговоритъ!... Ахъ, вижу я: кому судьбою Волненья жизни суждены; Тотъ стой одинъ передъ грозою, Не призывай къ себъ жены. Вь одну телегу впрять неможно Коня и трепетную лань. Забылся и неосторожно: Теперь плачу безумства дань . . . Все, что цвны себь не знаетъ, Все, все, чемъ жизнь мила бываеть, Бъдняжка принесла мнъ въ даръ, Мив старцу мрачному — и что же? Какой готовлю ей ударъ! --> И онь глядить: на тихомъ ложь Какъ сладокъ юности покой! Какъ сонъ ее лелветъ нъжно! Уста раскрылись; безмятежно Дыханье груди молодой;

А завтра, завтра . . . Содрогаясь Мазепа отвращаетъ взглядъ, Встаетъ и тихо пробираясь Въ уединенный сходитъ садъ.

Тиха Украинская ночь.
Позрачно небо. Звѣзды блещуть.
Своей дремоты превозмочь
Не хочеть воздухъ. Чуть трепещуть
Сребристыхъ тополей листы.
Но мрачны странныя мечты
Въ душъ Мазепы: звѣзды ночи,
Какъ обвинительныя очи,
За нимъ насмѣшливо глядятъ.
И тополи, стѣснившись въ рядъ,
Качая тихо головою,
Какъ судьи, шспчутъ межъ собою.
И лѣтней, теплой ночи тма
Душна, какъ черная тюрьма.

Вдругъ . . . слабый крикъ . . . невнятный стонъ Какъ бы изъ замка слышить онъ.
То быль ли сонъ воображенья,
Иль плачь совы, иль звъря вой
Иль пытки стонъ, иль звукъ иной —
Но только своего волненья
Преодолъть не могъ старикъ,

И на протяжный, слабый крикъ
Другимъ отвътствовалъ — тъмъ крикомъ,
Которымъ онъ въ весельи дикомъ
Поля сраженьи оглащалъ,
Когда съ Забълой, съ Гамальемъ,
И — съ нимъ...и съ этимъ Кочубеемъ
Онъ въ бранномъ пламени скакалъ.

Зари багряной полоса
Объемлетъ ярко небеса.
Влеснули долы, холмы, нивы,
Вершины рощъ и болны ръкъ.
Раздался утра шумъ игривый,
И пробудился человъкъ.

Еще Марія сладко дышить, Дремой объятая, и слышить Сквозь легкой сонь, что кто-то къ ней Вошель и ногь ея коснулся. Она проснулась — но скорьй Съ улыбкой взоръ ея сомкнулся Отъ блеска утреннихъ лучей. Марія руки протянула И съ ньгой томною шепнула: Мазепа, ты?... Но голось ей Иной отвътствуеть... о Боже! Вздрогнувъ, она глядить... и что же? Предъ нею мать...

Мать.

Молчи, молчи;

Не погуби насъ: я въ ночи Сюда прокралась осторожно Съ единой, слезною мольбой. Сегодня казнь. Тебъ одной Свиръпство ихъ сиягчить возможно. Спаси отца.

> Дочь, *въ ужаск*. Какой отецъ?

Какая казнь?

MATE.

Иль ты донынв

Не знаешь?.. ньть! ты не вь пустынь,
Ты во дворць; ты знать должна,
Какь сила Гетмана грозна,
Какь онь враговь своихь караеть,
Какь Государь ему внимаеть —
Но вижу: скорбную семью
Ты отвергаешь для Мазецы;
Тебя и сонну застаю,
Когда свершають судь свирышый,
Когда читають приговорь,
Когда готовь отцу тоцорь —
Другь другу, вижу, мы чужія...
Опомнись: дочь моя! Марія,
Быги, пади къ его ногамь,

Спаси отца, будь ангель намь:
Твой взглядь злодвямь руки свяжеть,
Ты можешь ихъ топорь отвесть.
Рвись, требуй — Гетмань не откажеть:
Ты для него забыла честь,
Родныхъ и Бога.

Дочь.

Что со мною?

Отецъ... Мазена... казнь — съ мольбою Здёсь, въ этомъ замкъ мать моя — Нътъ, иль ума лишилась я, Иль это грезы.

Мать.

Богъ съ тобою,

Нѣтъ, нѣтъ — не грезы, не мечты.

Уже ль еще не знаешъ ты,

Что твой отецъ ожесточенный

Безчестья дочери не снесъ

И, жаждой мести увлеченный,

Царю на Гстмана донесъ —

Что въ истязаніяхъ кровавыхъ

Сознался въ умыслахъ лукавыхъ,

Въ стыдѣ безумной клеветы,

Что, жертва смѣлой правоты,

Врагу онъ выданъ головою,

Что предъ Громадой войсковою,

Когда его не осѣнитъ

Десница вышняя Господня,
Онъ долженъ быть казненъ сегодня;
Что здъсь покамъсть онъ сидитъ
Въ тюремной башнъ.

Дочь.

Боже, Боже! . . .

Сегодня! — бъдный мой отецъ!

И дъва падаетъ на ложе, Какъ хладный падаетъ мертвецъ.

Пестръютъ шапки. Копья блещутъ. Бьють въ бубны. Скачуть сердюки <sup>25</sup>, Въ строяхъ ровняются полки. Толпы кипять. Сердца трепещуть. Дорога, какъ змъиный хвость, Полна народу, шевелится. Средь поля роковой помостъ. На немъ гуляетъ, веселится Палачь и алчно жертвы ждеть: То въ руки бълыя беретъ, Играючи, топоръ тяжелой, То шутить съ чернію веселой. Въ гремучій говоръ все слилось: Крикъ женскій, брань, и смъхъ, и ропотъ. Вдругъ восклицанье раздалось И смолкло все. Лишь конскій топоть

Быль слешень въ грозной тишинъ. Тамъ, окруженный сердюками, Вельможный Гетманъ съ старшинами Скакаль на ворономъ конв. А тамъ по Кіевской дорогъ Телега вхала. Въ тревогв Всв взоры обратили къ ней. Въ ней, съ міромъ, съ небомъ примиренный, Могущей вврой укрвпленный, Сидьль безвинный Кочубей; Съ нимъ, Искра, тихій равнодушный, Какъ агнецъ, жребію послушный. Телега стала. Разлалось Моленье ликовъ громогласныхъ. Съ кадилъ куренъе поднялось. За упокой души несчастныхъ Безмолвно молится народъ, Страдальцы за враговъ. И вотъ Идуть они, взошли. На плаху, Крестясь, ложится Кочубей. Какъ будто въ гробв тмы людей Молчать. Топоръ блеснуль сразмаху, И отскочила голова. Все поле охнуло. Другая Катится всабдъ за ней, мигая. Зардълась кровію трава — И сердцемъ радуясь во злобъ

Палачь за чубъ поймаль ихъ объ И напряженною рукой Потрясь ихъ объ надъ толпой.

Свершилась казнь. Народъ безпечный Идеть, разсынавшись, домой, И про свои работы въчны Уже толкуеть межь собой. Пустветь поле понемногу. Тогда чрезъ неструю дорогу Перебъжали двъ жены. Утомлены, запылены, Онъ, казалось, къ мъсту казии Спъшили полныя боязни. Ужь поздно, кто-то имь сказаль И въ поле перстомъ указалъ. Тамъ роковой намостъ ломали, Молился въ черныхъ ризахъ попъ, И на телсгу подымали Два казака јубовый гробъ.

Одинъ предъ конною толной Мазепа, грозенъ, удалялся Отъ мъста казпи. Онъ терзался Какой-то страшной пустотой. Никто къ нему не приближался; Не говорилъ онъ ничего;

Весь въ пвив мчался конь его. Домой прівхавь, что Марія? Спросиль Мазепа. Слышить онъ Отвъты робкіе, глухіе... Невольнымъ страхомъ пораженъ, Идеть онь къ ней; въ свътлицу входить: Свътлица тихая пуста Онъ въ садъ, и тамъ смятенный бродить; Но вкругъ широкаго пруда, Въ кустахъ, вдоль свней безмятежныхъ Все пусто, нътъ нигдъ следовъ — Ушла! — Зоветь онь слугь надежныхь, Своихъ проворныхъ сердюковъ. Они бъгутъ. Храпятъ ихъ кони — Раздался дикій кликъ погони Верхомъ -- и скачутъ молодцы Во весь опоръ, во всв конды.

Бѣгутъ мгновенья дорогія. Не возвращается Марія. Никто не вѣдаль, не слыхаль, Зачѣмъ и какъ она бѣжала. Мазепа молча скрежеталь. Затихнувъ, челядь трепетала. Въ груди кипучій ядъ нося, Въ свѣтлицѣ Гетманъ заперся. Близъ ложа тамъ во мракѣ ночи

Сидълъ онъ не смыкая очи,
Нездъшней мукою томимъ.
Поутру, посланные слуги
Одинъ явились за другимъ.
Чутъ кони двигались. Подпруги,
Подковы, узды, чепраки,
Все было пъною покрыто,
Въ крови, растеряно, избито;
Но ни одинъ ему принесть
Не могъ о бъдной дъвъ въстъ.
И слъдъ ея существованъя
Пропалъ какъ будто звукъ пустой,
И матъ одна во мракъ изгнанья
Уичала горе съ нищетой.

## пвснь третья.

Дуни глубокая нечаль Стремиться дерзновенно въ даль Вождю Украйны не мъщаетъ. Твердыя въ умысль своемъ, Онъ съ гордымъ Шведскимъ Королемъ Свои сношенья продолжаеть. Межь тыкь, чтобь обмануть вырный Глаза враждебнаго сомныныя, Онъ, окружась толпой врачей, На ложв мнимаго мученья Стоная модить испраенья. Плоды страстей, войны, трудовъ, Бользии, дряхлость и печали, Предтечи смерти, приковали Его къ одру. Уже готовъ Онъ скоро бренный міръ оставить;

Святой обрядь онь хочеть править, Опъ Архинастыря зоветь Къ одру сомнительной кончины: И на коварныя съдины Елей таинственный течеть.

Но время шло. Москва напрасно Къ себъ гостей ждала всечасно, Средь старыхъ, вражескихъ могилъ Готовя Шведамъ триану тайну. Незапно Карлъ поворотилъ И перенесъ войну въ Украйну.

И день насталь. Встаеть сь одра
Мазена, сей страдалець хилой,
Сей трупъ живой, еще вчера
Стонавшій слабо надъ могилой.
Теперь онь мощный врагь Питра.
Теперь онь, бодрый, предъ полками
Сверкаеть гордыми очами
И саблей машеть — и къ Деснъ
Проворно мчится на конъ.
Согбенный тижко жизнью старой,
Такъ оный китрый Кардиналь,
Вънчавшись Римскою тіарой,
И прямъ, и здравъ, и молодъ сталъ.

И вість на крыльяхь полетіла. Украйна смутно зашуміла. «Онъ перешель, онъ изміниль, Къ ногамь онъ Карлу положиль Бунчукь покорный.» Пламя пышеть, Встаеть кровавая заря Войны народной.

Кто опишетъ Негодованье, гиввъ Царя 26? Гремить анавема въ Соборахъ; Мазены ликъ терзаетъ катъ <sup>27</sup>. На шумной Радь, въ вольныхъ спорахъ Другаго Гетмана творять. Съ бреговъ пустынныхъ Енисел Семейства Искры, Кочубел Поспатно призваны Петромъ. Онъ съ ними слезы проливаетъ. Онъ ихъ лаская осыпаетъ И новой честью и добромъ. Мазепы врагь, навздникъ пылкій, Старикъ Палъй изъ мрака ссылки Въ Украйну вдеть въ Царскій станъ. Трепещеть бунть осиротьлой. На плахв гибнетъ Чечель 23 смвлой И запорожскій Атаманъ; И ты, любовникъ бранной славы, Для шлема кинувшій вінець,

Твой близокъ день, ты валъ Полтавы Вдали завидълъ наконецъ.

И Царь туда жъ помчаль дружины.
Онв какъ буря притекли —
И оба стана средь равнины
Другъ друга хитро облегли:
Неразъ избитый въ схваткв смвлой,
Заранв кровью опьянвлой,
Съ бойцомъ желаннымъ наконецъ
Такъ грозный сходится боецъ.
И злобясь видитъ Карлъ могучій
Ужъ не разстроенныя тучи
Несчастныхъ Нарвскихъ бъглецовъ,
А нить полковъ блестящихъ, стройныхъ,
Послушныхъ, быстрыхъ и спокойныхъ,
И рядъ незыблемый штыковъ.

Но онъ ръшиль: заутра бой. Глубокой сонъ во станъ Шведа. Лишь подъ палаткою одной Ведется шопотомъ бесъда.

«Нѣтъ, вижу я, нѣтъ, Орликъ мой, Поторопились мы некстати: Расчетъ и дерзкій и плохой, И въ немъ не будеть благодати. Пропала, видно, цель моя. Что делать? Даль и промахь важной: Ошибся въ этомъ Карль я. Онъ мальчикъ бойкій и отважной; Два-три сраженыя разыграть, Конечно, можеть онь съ усивхомъ, Къ врагу на ужинъ прискакать <sup>29</sup>, Отвътствовать на бомбу смъхомъ 30; Не куже Рускаго стрвака Прокрасться въ ночь ко вражью стану; Свадить какъ ныите казака И обмънять на рану рану <sup>31</sup>; Но не ему вести борьбу Съ самодержавнымъ великаномъ: Какъ полкъ, вертъться онъ судьбу Принудить хочеть барабаномъ; Онъ савиъ, упрямъ, нетериваивъ, И легкомыслепъ, и кичливъ, Богъ въсть какому счастью върить; Онъ силы новыя врага Успехомъ прошлымъ только мерить Сломить ему свои рота. Стыжусь: воинственнымь бродягой Увлекся и на старость леть; Выль ослеплень его отвагой И былымь счастемь побыть Какъ дъва робкая.»

# Ордикъ.

Сраженья

Дождемся. Время не ушло Съ Петромъ онять войти въ сношенья: Еще поправить можно вло. Разбитый нами, нъть сомнънья, Царь не отвергиетъ примиренья.

Мазепа.

Нъть, поздно. Рускому Царю Со мной мириться невозможно. Давно решилась непреложно Моя судьба. Давно горю Стесненной злобой. Подъ Азовымъ Однажды я съ Царемъ суровымъ Во ставкв ночью пироваль: Полны виномъ кипъли чани, Кипфли съ ними ръчи нани. Я слово сиклое сказаль. Смутились гости молодые — Царь вспыхнувъ, чашу урониль, И за усы мои съдые Меня съ угрозой ухватиль. Тогда, смирясь въ безсильномъ гивев, Отистить себь и клятву даль; Носиль ее — какъ мать во чревъ Младенца носить. Срокъ насталь. Такъ, обо мив воспоминанъе

Хранить онъ будеть доконца.
ПЕТРУ Я послань въ наказанье;
Я тернъ въ листахъ его вѣнца.
Онъ далъ бы грады родовые
И жизни лучше часы,
Чтобъ снова, какъ во дни былые,
Держатъ Мазену за усы.
Но есть еще для насъ надежды:
Кому бѣжать, рѣнитъ заря.

Умолкъ и закрываетъ вѣжды Изиѣнникъ Рускаго Царя.

Горить востокь зарею новой.
Ужь на равнинь, по колмамъ
Грохочуть пушки. Дымь багровой
Кругами всходить къ небесамъ
Навстрвчу утреннимь лучамъ.
Полки ряды свои сомкнули.
Въ кустахъ разсыпались стрълки.
Катятся ядра, свищуть пули;
Нависли хладные штыки.
Сыны любимые побъды,
Сквозь огнь оконовъ рвутся Шведы;
Волнуясь, конница летить;
Пъхота движется за нею
И тяжкой твердостью своею

Ея стремленія крінкть. И битвы поле роковое Гремить, пылаеть здёсь и тамъ: Но явно счастье боевое Служить ужъ начинаеть намъ. Пальбой отбитыя дружины, Мышаясь, падають вопрахь, Уходить Розенъ сквозь теснины; Сдается пылкій Шлипенбахъ. Тъснимъ мы Шведовъ рать за ратью; Темнветь слава ихъ знаменъ, И Бога браней благодатью Нашъ каждый шагъ запечатленъ. Тогда-то свыше вдохновенный Раздался звучный глась Петра: «За дѣло, съ Богомъ!» Изъ шатра, Толпой любимцевъ окруженный, Выходить Петръ. Его глаза Сіяють. Ликъ его ужасень. Движенья быстры. Онъ прекрасенъ, Онъ весь, какъ Божія гроза. Идетъ. Ему коня подводятъ. Ретивъ и смиренъ върный конь. Почуя роковой огонь Дрожить. Глазами косо водить И мчится въ прахв боевомъ, Гордись могущимъ съдокомъ.

Ужъ близокъ полдень. Жаръ пылаеть. Какъ пахарь, битва отдыхаеть. Кой-гдъ гарцують казаки. Ровняясь строятся полки. Молчить мувыка боевая. На холмахъ пушки присмиръвъ Прервали свой голодный ревъ. И се — равнину оглашая Далече грянуло ура: Полки увидъм Петра.

И онъ промчался предъ полками, Могущъ и радостенъ какъ бой. Онъ поле пожираль очами. За нимъ вослъдъ неслись толпой Сіи итенцы гнъзда Петрова — Въ премънахъ жребія земнаго, Въ трудахъ державства и войны Его товарищи, сыны: И Переметевъ благородный, И Брюсъ, и Боуръ, и Ръпнинъ, И, счастъя баловень безродный, Полудержавный властелинъ.

И передъ синими рядами Своихъ воинственныхъ дружинъ, Песомый върными слугами, Въ качалкъ, бльденъ, недвижимъ, Страдая раной, Карлъ явился. Вожди героя шли за нимъ. Онъ въ думу тихо погрузился. Смущенный взоръ изображилъ Необычайное волненье. Казалосъ, Карла приводилъ Желанный бой въ недоумъпье . . . Вдругъ слабымъ маніемъ руки На Рускихъ двинулъ онъ полки.

И съ ними Царскія дружины Сопымсь въ дыму среди равнины: И грянуль бой, Полтавскій бой! Въ огив, подъ градомъ раскаленнымъ, Ствной живою отраженнымъ, Надъ падшимъ строемъ свъжій строй Штыки смыкаеть. Тяжкой тучей Отряды конницы летучей, Браздами, саблями звуча, Симбаясь, рубятся сплеча. Бросая груды тель на груду, Шары чугунные повсюду Межь ними нрыгають, разять, Пракъ роють и въ крови шипять. Шведь, Рускій — колеть, рубить, режеть. Бой барабанный, клики, скрежеть.

Громъ пушекъ, топотъ, ржанье, стонъ, И смерть и адъ со всехъ сторонъ.

Среди тревоги и водненья, На битву взоромъ вдохновенья Вожди спокойные глядять, Движенья ратныя следять, Предвидять гибель и побъду, И втишинь ведуть бесьду. Но близъ Московскаго Царя Кто воинь сей подъ съдинами? Двумя поддержанъ казаками Сердечной ревностью горя, Онъ окомъ опытнымъ героя Взираетъ на волненье боя. Ужъ на коня не вскочить онъ, Одряхъ въ изгнанъв сиротвя, И казаки на клить Палвя Не налетять со всехь сторопъ! Но что жъ его сверкнули очи, И гиввомъ, будто мглою ночи, Покрылось старое чело? Что возмутить его могло? Иль онъ сквозь бранный дымъ увидълъ Врага Мазепу, и въ сей мигъ Свои льта возненавидьль Обезоруженный старикь?

Мазепа, въ думу погруженный, Взираль на битву, окруженный Толпой мятежныхъ казаковъ. Родныхъ, старшинъ и сердюковъ. Вдругъ выстрвав. Старець обратился. У Войнаровскаго въ рукахъ Мушкетный стволь еще дымился. Сраженный въ несколькихъ шагахъ, Младой казакъ въ крови валялся, А конь, весь въ пвив и пыли, Почуя волю, дико мчался, Скрываясь въ огненной дали. Казакъ на Гетмана стремился Сквозь битву съ саблею въ рукахъ, Съ безумной простью въ очахъ. Старикъ, подъвхавъ, обратился, Къ нему съ вопросомъ. Но казакъ Ужь умираль. Потухній зракь Еще грозиль врагу Россіи; Быль мрачень помертвелый ликь, И имя нъжное Маріи Чуть лепеталь еще языкь. Но близокъ, близокъ мигъ победы. Ура! мы ломимъ; гнутся Шведы. О славный чась! о славный видь! Еще напоръ — и врагъ бъжитъ 32; И савдомъ конница пустилась,

Убійствомъ тунятся мечи, И падшини вся степь нокрылась Какъ роемъ черной саранчи.

Пируетъ Питръ. И гордъ и исенъ И славы полонъ взоръ его.
И Царскій ипръ его прекрасенъ.
При кликахъ войска своего,
Въ шатрѣ своенъ онъ угощаетъ
Своихъ вождей, вождей чужикъ,
И славныхъ плѣнниковъ ласкаетъ,
И за учителей своихъ
Заздравный кубокъ поднимаетъ.

Но гдв же жервый, аваный гость? Гдв первый, грозный нашь учитель, Чью долговременную злость Смириль Полтавскій побідитель? И гдв жь Мазена? гдв злодый? Куда біжаль Іуда въ стражів? Зачімь Король не межь гостей? Зачімь наміннямь не на млажь 23?

Верхомъ, въ глуппи степей нагихъ, Король и Гетианъ ичатся оба. Бъгутъ. Судьба свизала ихъ! Опасность близкая и алоба

Дарують свлу Королю.
 Онь рану тижкую свою
 Забыль. Поникнувъ головою,
 Онь скачеть, Рускими гонинь,
 И слуги върные толюю
 Чуть могуть слъдовать за нимъ.

обозравая зоркимь выглядомь Степей широкій полукругь, Сь нико старый Гетмань скачеть радомъ; Предъ нами хугоръ... Что же вдругъ Мавена будто испугален? Что мимо хутора помчалси Онъ стороной во весь опоръ? Иль этоть запуствани дворь, И домъ, и садъ уединенный, И въ поле отпертал дверъ Какой нибудь раскэзъ забвенный Ему напомимли тенерь? Святой невиниости губитель! Узналь ли ты спо обитель, Сей домъ, веселый прежде домъ, Гдв ты, виномъ разгоряченный, Семьей счастливой окруженный, Шутиль бывало за столомъ? Узналь ли ты пріють укромный, Гдв инрими ангель обиталь,

И садъ, откуда ночью темной Ты вывель въ степь...Узналь, узналь!

Ночныя тыни степь объемлють. На брегь синяго Дивира, Между скалами чутко дремлють . Bparn Poccin n HETPA. : водять метты нокой героя: Уронъ Полтавы онъ забыль. Но сонъ Мазены смутенъ быль: Въ немъ мрачный духъ не зналъ покол. И вдругь въ безмолвін ночномъ Его зовуть. Онь пробудился. Глядить: надъ нимъ, грозя перстомъ, Тихонько кто-то наклонился. Онь вздрогнуль какь подъ топоромь... Предъ нимъ съ развитыми власами, Сверкая впалыми глазами, Вся въ рубищь, худа, бльдна, Стоить, луной освъщена... «Иль это сонъ?...Марія...ты ли?»

#### MAPIS.

2 1

## Мазепа.

Марія, бѣдная Марія! Опомнись! Воже! . . . Что съ тобой?

MAPIH.

Послушай: хитрости какія!
Что за расказь у нихь сивінной?
Она затайну мнв сказала,
Что умерь бёдный мой отець,
И мнв тихонько показала
Сёдую голову — Творець!
Куда бёжать намъ оть злорычья?
Подумай: эта голова
Выла совсёмь не человёчья,
А волчья — видищь: какова!
Чёмь обмануть меня хотёла!
Не стыдно ль ей меня терзать?
И для чего? чтобъ я не смёла
Съ тобой сегодня убёжать!
Возможно ль?

Но гдв жъ ты быль? ... Съ тобою розно Зачвиъ въ ночи скитаюсь я?
Пойдемъ домой. Скорвй ... ужъ поздно. Ахъ, вижу, голова моя
Полна волненія пустаго:
Я принимала за другаго
Тебя, старикъ. Оставь меня.
Твой взоръ насмышливъ и ужасенъ.
Ты безобразенъ. Онъ прекрасенъ:
Въ его глазахъ блеститъ любовь,
Въ его рвчахъ такая нъга!
Его усы былье снъга,
А на твоихъ засохла кровь.

И съ дикимъ смѣхомъ завизжала, И легче серны молодой Она вспрыгнула, побѣжала И скрылась въ темнотѣ ночной.

Ръдъла тънь. Востокъ алълъ.
Огонь казачій пламенълъ.
Пшеницу казаки варили;
Драбанты у брега Днъпра
Коней разсъдланныхъ поили.
Проснулся Карлъ. «Ого! пора!
Вставай, Мазепа. Разсвътаетъ.»
Но Гетманъ ужъ не спитъ давно.

Тоска, тоска его сивдаеть; Въ груди дыханье ствсиено. И молча онъ коня свдлаеть, И скачеть съ бъглымъ Королемъ, И страшно взоръ его сверкаеть, Съ роднымъ прощаясь рубежемъ.

Прошло сто льть — и что жь осталось. Отъ сильныхъ, гордыхъ сихъ мужей, Столь полныхъ волею страстей? Ихъ покольнье миновалось — И съ нимъ исчезъ кровавый следъ Усилій, бъдствій и побъдъ. Въ гражданствъ съверной державы, Въ ея воинственной судьбъ, Лишь ты воздвигь, Герой Полтавы, Огромный памятникъ себъ. Въ странв, гдв мельницъ рядъ крылатый Оградой мирной обступиль Бендеръ пустынные раскаты, Гдь бродять буйволы рогаты Вокругъ воинственныхъ могилъ -Останки разоренной свии, Три углубленныя въ землв И мхомъ пороснія ступени Гласять о Шведскомъ Король. Съ нихъ отражалъ герой безумный, Одинъ, въ толпъ домашнихъ слугъ,

Турецкой рати приступъ шумной, И бросиль ишагу подъ бунчукъ; И тщетно тамъ пришлецъ унылый Искаль бы Гетманской могилы: Забыть Мазепа съ давнихъ поръ; Лишь въ торжествующей святынь Разъ въ годъ анаеемой донынъ, Грозя, гремить о немъ Соборъ. Но сохранилася могила, Гдь двухъ страдальцевъ прахъ почиль: Межъ древнихъ праведныхъ могилъ Ихъ мирно Церковь пріютила 34. Цвътеть въ Диканькъ древній ридъ Дубовъ, друзьями насажденныхъ; Они о праотцахъ казненныхъ Донынъ внукамъ говорятъ. Но дочь-преступница... преданья Объ ней молчатъ. Ен страданыя, Ея судьба, ея конецъ Непроницаемою тмою Отъ насъ закрыты. Лишь порою Слепой Украинскій певець, Когда въ сель передъ народомъ Онъ пъсни Гетмана бренчитъ, О гръшпой дъвъ мимоходомь Казачкамъ юнымъ говоритъ.

# примъчанія.

- 1. Василій Леонтьевичь Кочубей, Генеральный Судія, одинь изь предковь Графовь Кочубеевь, нынвинихь Князей.
- 2. Хуторъ загородный домъ.
- У Кочубел было нъсколько дочерей; одна изъ нихъ была замуженъ за Обидовскимъ, племянникомъ Мазепы. Та, о которой здъсь упоминается, называлась Матреной.
- 4. Мазепа въ самомъ дёлё сваталъ свою крестницу, но ему отказали.
- 5. Преданіе принисываеть Мазент насколько пъсснь, донына сохранившихся въ памяти народной. Кочубей въ своемъ доност также упоминаеть о патріотической думъ, будто бы сочиненной Мазеною. Она замъчательна не въ одномъ историческомъ отношеніи.
- 6. Бунчукъ и булава знаки Гетманскаго достоинства.
- 7. Смотр. Мазепу Байрона.
- 8. Дорошенко, одинь изъ героевъ древней Малороссін, непримиримый врагь Русскаго владычества.

- 9. Григорій Самойловичь, сынъ Гетмана, сосланнаго въ Сибпрь въ началь Царствованія Пятра I.
- 10. Симеонъ Палъй, Хвостовскій Полковникъ, славный нафэдникъ. За своевольные набъги сосланъ былъ въ Енисейскъ по жалобанъ Мазены. Когда сей послъдній оказался измънникожъ, то и Палъй, какъ закоренълый врагъ его, былъ возвращенъ изъ ссылки и находился въ Полтавскомъ сраженіи.
- 11. Костя Гордвенко, Кошевой Атаманъ Запорожскихъ казаковъ. Въ последствии передался Карлу XII. Взятъ въ пленъ и казненъ въ 1708 г.
- 12. 20,000 казаковъ было послано въ Лифляндію.
- Мазена въ одномъ письмѣ упрекаетъ Кочубея въ томъ, что имъ управляетъ жена его, гордал и высокоумнал.
- 14. Искра, Полтавскій Полковникъ, товарищь Кочубея, раздѣливній съ нинъ его умысель и участь.
- 15. Езунть Заленской, Кингиня Дульская и какой-то Болгарскій Архіепископь, изгнанцый изъ своего отечества, были главными агентами Мазепиной измѣны. Послѣдній въ видѣ нищаго ходилъ изъ Польши въ Украйну и обратно.
- 16. Такъ назывались манифесты Гетмановъ.
- 17. Филиппъ Орликъ, Геперальный Писарь, наперсинкъ Мазены, послъ смерти (въ 1710) сего послъдняго получиль отъ Карла XII пустой титулъ Малороссійскаго Гетмана. Въ послъдствін принялъ Магометанскую въру и умерь въ Бендерахъ около 1726 года.
- Булавинъ, Донской казакъ, бунтовавшій около того времени.
- 19. Тайный Секретарь Шафировъ и Гр. Головкинъ, друзья и покровители Мазены; на нихъ по справед-

ливости долженъ лежать ужасъ суда и казни доносителей.

- Въ 1705 году. Смотр. примъчанія къ Исторіи Малороссіи, Б. Каменскаго.
- Во время неудачнаго похода въ Крымъ, Казы-Гпрей предлагалъ ему соединиться съ нимъ и вибсть напасть на Русское войско.
- 22. Въ своихъ письмахъ онъ жаловался, что доносителей пытали слишкомъ лсгко, неотступно требовалъ ихъ казни, сравнивая себя съ Сусанною, неповинно оклеветанною беззаконными старцами, а Графа Головкина съ Пророкомъ Даніиломъ.
- 23. Деревня Кочубея.
- 24. Уже осужденный на смерть, Кочубей быль пытань въ войскъ Гетмана. По отвътамъ несчастнаго видно, что его допрашивали о сокровищахъ, имъ утаенныхъ.
- 25. Войско, состоявшее на собственномъ надивения Гетмановъ.
- 26. Спльныя міры, принятыя Петром в съ обыкновенной Его быстротой и энергіей, удержали Украйну въ повиновеніи.
  - «1708 Ноября 7-го числа, по Указу Государеву, казаки по обычаю своему вольными голосами выбрали въ Гетманы Полковинка Стародубскаго Ив. Скоропадскаго.
  - «8-го числа прівхали въ Глуховъ Кіевскій, Черниговскій и Переяславскій Архіенископы.
  - «А 9-го для предали клягвъ Мазепу оные Архіерен публично; того же для и персопу (куклу) онаго измъплика Мазепы вынесли, и спявъ кавалерію (которая на ту персону была надъта съ бантомъ), оную персону бросили въ палачевскія руки, которую палачь,

взявъ и прицъня за веревку, тащилъ по улицъ и по илощади даже до висълицы, и потомъ новъсили.

- «Въ Глуховъ же 10-го дня казнили Чечеля и прочихъ изжънниковъ...» (Журнала Петра Великаго).
- 27. Малороссійское слово. Поруски палачь.
- 28. Чечель отчаянно защищаль Батуринь противь войскъ Кн. Меншикова.
- 29. Въ Дрезденъ къ Королю Августу. Смотр. Voltaire Hist. de Charles XII.
- 30. Ахъ, В. В.! бомба!...— «Что есть общаго между бомбою и письмомъ, которое тебъ диктую? пиши.» Это случилось гораздо послъ.
- 51. Ночью, Карлъ, самъ осматривая нашъ лагерь, навхалъ на казаковъ, сидъвшихъ у огня. Онъ поскакалъ прямо къ нимъ и одного изъ нихъ застрълилъ изъ собственныхъ рукъ. Казаки дали по немъ три выстръла и жестоко ранили его въ ногу.
- 32. Благодаря прекраснымъ распоряженіямъ и дъйствіямъ Кн. Меншикова, участь главнаго сраженія была ръшена заранъе. Дъло не продолжалось и двукъ часовъ. Ибо (сказано въ Жур. Пятра Вел.) непобъдимые еоспода Шведы скоро хребеть свой показали, и оть нашихъ войскъ вся непріятельская армія весьма опрокинута. Пятръ въ послъдствій времени многое прощаль Дашилычу за услуги, оказанныя въ сей день Генераломъ Кн. Меншиковымъ.
- 33. L'Empereur Moscovite, pénetré d'une joie qu'il ne se mettait pas en peine de dissimuler (было о чемъ и радоваться), recevait sur le champ de bataille les prisonniers qu'on lui amenait en foule et demandait à tout moment: où est donc mon frère Charles?

- .... Alors prenant un verre de vin: à la santé, dit-il, de mes maitres dans l'art de la guerre! Renschild lui demanda: qui étaient ceux qu'il honorait d'un si beau titre. Vous, Messieurs, les généraux Suédois, reprit le Czar. Votre Majesté est donc bien ingrate, reprit le Comte, d'avoir tant maltraité ses maitres.
- 34. Обезглавленныя тъла Искры и Кочубея были отданы родственникамъ и похоронены въ Кіевской Лаврѣ; надъ ихъ гробомъ высъчена слъдующая надпись:

«Кто еси мимо грядый о насъ невъдущій, Елицы здъ естествомъ положены сущи, Понеже намъ страсть и смерть повель молчати, Сей камень возопіеть о насъ ти въщати, И за правду и върность къ Монарсъ нашу, Страданія и смерти испыймо чашу, Злуданьемъ Мазепы, всевъчно правы, Посъченны заставше топоромъ во главы; Почиваемъ въ семъ мъсть Матери Владычнъ, Иодающія ссъмъ своимъ рабомъ животъ въчный.

Року 1708, мъсяца Іюля 15 дня, посъчены средь обозу войсковаго, за Бълою Церковію на Борщаговцъ и Ковшевомъ, благородный Василій Кочубей, Судія Генеральный; Іоаннъ Искра, Полковникъ Полтавскій. Привезены же тъла ихъ Іюля 17 въ Кіевъ и того жъ дня въ обители святой Печерской на семъ мъстъ ногребены.»



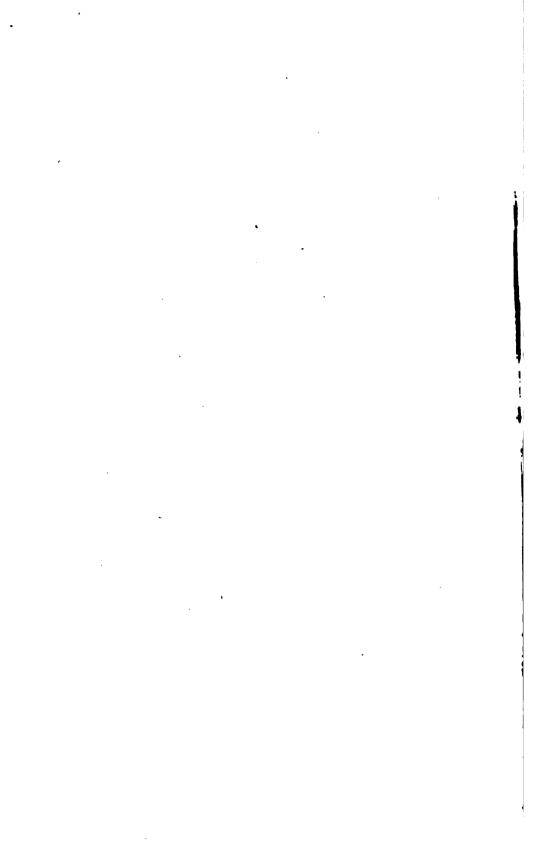

# домикъ въ коломнъ.

## T

Четырестопный ямбъ мнв надовль:
Имъ пишеть всякой. Мальчикамь въ забаву
Пора бъ его оставить. Я хотвль
Давнымъ давно приняться за октаву.
А въ самомъ двлв: я бы совладвлъ
Съ тройнымъ созвучемъ. Пущусь на славу!
Ввдь рифмы запросто со мной живутъ;
Двв придутъ сами, третью приведутъ.

#### TT.

А чтобъ имъ путь открыть широкій, вольной, Глаголы тотчась имъ я разрішу.... Вы знаете, что рифмой наглагольной Гнушаемся мы. Почему? спрошу. Такъ писываль \*\*\* богомольной, По большей части такъ и я плиу. Къ чему? скажите, ужъ и такъ мы голы. Отнынъ въ рифмы буду брать глаголы.

TIT.

Не стану ихъ надменно браковать,
Какъ рекрутовъ, добившихся увъчья,
Иль какъ коней, за ихъ плохую стать,
А подбирать союзы да наръчья;
Изъ мелкой сволочи вербую рать.
Мнъ рифмы нужны; всъ готовъ сберечь я,
Хоть весь Словарь; что слогъ, то и солдатъ —
Всъ годны въ строй: у насъ въдь не парадъ.

IV.

Ну, женскіе и мужескіе слоги!
Благословясь, попробуемь: слушай!
Ровняйтеся, вытягивайте ноги
И по три врядь въ октаву завзжай!
Не бойтесь, мы не будемь слишкомь строги!
Держись вольный и только не плошай,
А тамъ уже привыкнемь, слава Богу,
И вывдемъ на ровную дорогу.

 $\mathbf{v}$ 

Какъ весело стихи свои вести
Подъ цифрами, въ порядкѣ, строй за строемъ,
Не позволять имъ въ сторону брести,
Какъ войску, впухъ разсыпанному боемъ!
Тутъ каждый слогъ замѣченъ и въ чести,
Тутъ каждый стихъ глядитъ себѣ героемъ,
А стихотворецъ....съ кѣмъ же равенъ онъ?
Онъ Тамерланъ, иль самъ Наполеонъ.

# VI.

Немного отдохнемъ на этой точкъ.
Что? перестать или пустить на пе?....
Признаться вамъ, я въ пятистопной строчкъ
Люблю цезуру на второй стопъ.
Иначе, стихъ то въ ямъ, то на кочкъ,
И хоть лежу теперь на канапе,
Все кажется мнъ, будто въ тряскомъ бъгъ
По мералой пашнъ мчусь я на телегъ.

#### VII.

Что за бѣда? не все жъ гулять пѣшкомъ По Невскому граниту, иль на балѣ Лощить паркетъ, или скакать верхомъ Въ степи Киргизской. Поплетусь-ка далѣ, Со станціи на станцію шажкомъ, Какъ говорять о томъ оригиналѣ, Который, не кормя, на рысакѣ Пріѣхалъ изъ Москвы къ Невѣ-рѣкѣ.

#### VIII.

Скажу, рысакъ! Парнасскій иноходець
Его не обогналь бы. Но Пегасъ
Старъ, зубъ ужъ нѣтъ. Имъ вырытый колодезь
Изсохъ. Поросъ крапивою Парнасъ;
Въ отставкѣ Фебъ живетъ, а хороводецъ
Старушекъ-музъ ужъ не прелыщаетъ насъ.
И таборъ свой съ классическихъ вершинокъ
Перенесли мы на толкучій рынокъ.

# IX.

Усядься, муза; ручки въ рукава,
Подъ лавку ножки! не вертись, рѣзвунка!
Теперь начнемъ. — Жила-была вдова,
Тому лѣтъ восемь, бѣдная старушка,
Съ одною дочерью. У Покрова
Стояла ихъ смиренная лачужка
За самой будкой. Вижу, какъ теперь,
Свѣтелку, три окна, крыльцо и дверь.

X.

Дня три тому, тогда ходиль и вивств
Съ однимъ знакомымъ передъ вечеркомъ:
Лачужки этой нвтъ ужъ тамъ. На міств
Ея построенъ трехъ-этажный домъ.
Я вспомниль о старушкв, о невість,
Бывало, туть сидівшихъ подъ окномъ,
О той порів, когда и быль моложе,
Я думаль: живы ли онів? — И что же?

XI.

Мив стало грустно: на высокій домъ Глядвль я косо. Если въ эту пору Пожарь его бы обхватиль кругомь; То моему бъ озлобленному взору Пріятно было пламя. Страннымъ сномъ Бываеть сердце полно; много вздору Приходить намъ на умъ, когда бредемъ Одни или съ товарищемъ вдвоемъ.

22

#### XII.

Тогда блаженъ, кто кръпко словомъ правитъ И держитъ мысль на привязи свою, Кто въ сердцъ усыпляетъ или давитъ Мгновенно прошипъвшую эмъю; Но кто болтливъ, того молва прославитъ Вмигъ извергомъ . . . Я воды Леты пью, Мнъ докторомъ запрещена унылость: Оставимъ это — сдълайте мнъ милость!

# XIII.

Старушка (я стократь видаль точь въ точь Въ картинахъ Рембранда такія лица) Носила чепчикъ и очки. Но дочь Была, ей-ей, прекрасная дъвица: Глаза и брови — темныя какъ ночь, Сама бъла, нъжна — какъ голубица; Въ ней вкусъ былъ образованный. Она Читала сочиненья Эмина.

#### XIV.

Играть умвла также на гитарв
И пвла: Стонеть сизый голубокь
И Выду ль л —, и то — что ужъ постарв,
Все, что у печки въ аимній вечерокъ
Иль скучной осенью при самоварв,
Или весною, обходя льсокъ,
Поеть уныла Русская дъвица,
Какъ музы нашей грустная пъвица.

To # 11.

# XV.

фигурно иль буквально: всей семьей, Отъ ямщика до перваго поэта, Мы все поемъ уныло. Грустный вой Пъснь Русская. Извъстная примъта! Начавъ за здравіе, за упокой Сведемъ какъ разъ. Печалію согръта Гармонія и нашихъ музъ и дъвъ. Но правится ихъ жалобный напъвъ.

# XVI.

Параша (такъ звалась красотка наша)
Умвла мыть и гладить, шить и плесть;
Всвиь домомь правила одна Параша;
Поручено ей было счеты весть,
При ней варилась гречневая каша
(Сей важный трудъ ей помогала несть
Стрянуха Фекла, добрая старуха,
Давно лишенная чутья и слуха).

#### XVII.

Старушка-мать, бывало, подъ окномъ Сидвла; днемъ она чулокъ вязала, А вечеромъ, за маленькимъ столомъ, Раскладывала карты и гадала. Дочь, между тъмъ, весь объгала домъ, То у окна, то на дворъ мелькала, И кто бы ни проъхалъ иль ни шелъ, Всъхъ успъвала видъть (зоркій поль!).

## XVIII.

Зимою ставни закрывались рано,
Но льтомь до ночи растворено
Все было въ домв. Бльдная Діана
Глядьла долго дъвушкъ въ окно
(Безъ этого ни одного романа
Не обойдется: такъ заведено!).
Бывало, мать давнымъ давно храпьла,
А дочка — на луну еще смотръла
ХІХ.

И слушала мяуканье котовъ

По чердакамъ, свиданій знакъ нескромной,
Да стражи дальній крикъ, да бой часовъ —
И только. Ночь надъ мирною Коломной
Тиха отмінно. Рідко изъ домовъ
Мелькнутъ двіз тізни. Сердце дізвы томной
Ей слышать было можно, какъ оно
Въ упругое толкалось полотно.

#### XX.

По воскресеньямъ, льтомъ и зимою,
Вдова ходила съ нею къ Покрову,
И становилася передъ толпою
У клироса нальво. Я живу
Теперь не тамъ, но върною мечтою
Люблю летать, заснувши наяву,
Въ Коломну, къ Покрову — и въ воскресенье
Тамъ слушать Русское богослуженье.

# XXI.

Туда, я помню, вздила всегда
Графиня...(звали какъ, не помню право)
Она была богата, молода;
Входила въ церковь съ шумомъ, величаво;
Молилась гордо (гдъ была горда!)
Бывало, гръшенъ! все гляжу направо,
Все на нее. Параша передъ ней
Казалось, бъдная, еще бъднъй.

#### XXII.

Порой Графиня на нее небрежно
Вросала важный взоръ свой. Но она
Молилась Богу тихо и прилъжно
И не казалась имъ развлечена.
Смиренье въ ней изображалось нѣжно;
Графиня же была погружена
Въ самой себъ, въ волшебствъ моды повой,
Въ своей красъ надменной и суровой.

# XXIII.

Она казалась хладный идеаль
Тщеславія. Его бъ вы въ ней узнали;
Но сквозь надменность эту я читаль
Иную повъсть: долгія печали,
Смиренье жалобъ... Въ нихъ-то я вникаль,
Невольный взоръ они-то привлекали....
Но это знать Графиня не могла,
И, върно, въ списокъ жертвъ меня внесла.

# XXIV.

Она страдала, коть была прекрасна
И молода, коть жизнь ея текла
Въ роскошной нъгъ; коть была подвластна
Фортуна ей; коть мода ей несла
Свой онміамъ — она была несчастна.
Блаженнъе стократъ ея была,
Читатель, новая знакомка ваша,
Простая, добрая коя Параша.

# XXV.

Коса зміей на гребнѣ роговомъ, Изъ-за ушей зміею кудри русы, Косыночка кресть-на-кресть иль узломъ, На тонкой шев восковыя бусы — Нарядъ простой: но предъ ея окномъ Все жъ вздили гвардейцы черноусы, И дѣвушка прелыщать умѣла ихъ Безъ помощи нарядовъ дорогихъ.

# XXVI.

Межъ ниии кто ен быль сердцу ближе, Или равно для всёхъ она была Душею холодна? увидинъ ниже. Покаместь мирно жизнь она вела, Не думая о балахъ, о Париже, Ни о Дворе (хоть при Дворе жила Ея сестра двоюродная, Вера Ивановна, супруга Гофъ-Фурьера).

## XXVII.

Но горе вдругъ ихъ посвтило домъ:
Стряпуха, возвратись изъ бани жаркой,
Слегла. Напрасно чаемъ и виномъ,
И уксусомъ, и мятною припаркой
Ее лечили. Въ ночь предъ Рождествомъ
Она скончалась. Съ бъдною кухаркой
Онъ простились. Въ тотъ же день пришли
За ней, и гробъ на Охту отвезли.

## XXVIII.

Объ ней жальли въ домв, всьхъ же боль Котъ Васька. Посль вдовушка моя Подумала, что два, три дня — не доль — Жить можно безъ кухарки; что нельзя Предать свою транезу Божьей воль. Старушка кличеть дочь: «Параша!» — Я! — «Гдь взять кухарку? свъдай у сосъдки, Не знаеть ли. Дешевын такъ ръдки.» —

# XXIX.

«Узнаю, маменька. — И вышла вонь, Закутавшись. (Зима стояла трозно, И сныть скрипьль, и синій небосклонь, Безоблачень, въ звъздахь, сіяль морозно.) Вдова ждала Парашу долго; сонь Ее клониль тихонько; было поздно, Когда Параша тихо къ ней вошла, Сказавъ: — «Воть и кухарку привела.»

# XXX.

За нею следомъ, робко выступан, Короткой юбочкой принарядясь, Высокая, собою недурная, Шла девупка, и, ниако поклонись, Прижалась въ уголъ, фартукъ разбирая.

— «А что возьмещь?» спросила, обратись, Старука. — Все, что будетъ вамъ угодно, Сказала та смиренно и свободно.

# XXXI.

Вдовѣ понравился ея отвѣтъ.

— «А какъ зовутъ?» — А Маврой — «Ну, Мавруша, Живи у насъ; ты молода, мой свѣтъ;
Гоняй мужчинъ. Покойница Феклуша
Служила мнѣ въ кухаркахъ десятъ лѣтъ,
Ни разу долга чести не наруша.
Ходи за мной, за дочерью моей,
Усердна будь; присчитыватъ не смѣй.» —

XXXII.

Проходить день, другой. Въ кукаркъ толку Довольно мало: то переварить, То пережарить, То пережарить, То пережарить, То пережарить, Въчно все пересолить, Шить сядеть — не умъеть ваять иголку; Ее бранять — она себъ молчить; Вездъ во всемь ужъ какъ пибудь подгадить. Параша бъется: а никакъ не сладить.

# XXXIII.

Поутру, въ воскресенье, мать и дочь Пошли къ объднъ. Дома лишь осталась Мавруша; видите ль: у ней всю ночь Больли вубы; чуть жива таскалась; Корицы нужно было натолочь — Пирожное испечь она сбиралась. Ее оставили; но въ церкви вдругь На старую вдову нашелъ испугъ.

# XXXIV.

Она подумала: «въ Маврушъ ловкой Зачъмъ къ пирожному припала страсть? Пирожница, ей-ей, глядитъ плутовкой! Не вздумала ль она насъ обокрасть, Да улизнуть? Вотъ будемъ мы съ обновкой Для праздника! Ахти, какая страсть!» Такъ думая, старушка обмирала И наконецъ, не вытерпъвъ, сказала:

# XXXV.

«Стой туть, Параша. Я схожу домой;
Мив что-то страшно.» Дочь не разумвла,
Чего ей страшно. Съ паперти долой
Чуть-чуть моя старушка не слетвла;
Въ ней сердце билось какъ передъ бъдой,
Пришла въ лачужку, въ кухню посмотръла —
Мавруши нъть. Вдова къ себъ въ покой!
Вошла — и что жъ? о Боже! страхъ какой!

# XXXVI.

Предъ зеркальномъ Параши, чинно сиди, Кухарка брилась. Что съ моей вдовой? «Ахъ, ахъ!» и шлепнулась. Ее увиди, Та второпихъ, съ намыленной щекой Черезъ старуху (вдовью честь обиди), Прыгнула въ съни, прямо на крыльцо, Да ну бъжать, закрывъ себъ лицо.

# XXXVII.

Объдня кончилась; пришла Параша.

— «Что, маменька?» — Ахъ, Пашенька моя!

Маврушка...— «Что, что съ ней?» — «Кухарка наша..

Опомниться досель не въ силахъ я . . . .

За зеркальцомъ . . . вся въ мыль . . . » — Воля ваша, Миъ право ничего понять нельзя;

Да гдъ жъ Мавруша?» — «Ахъ, она разбойникъ! Она здъсь брилась! . . . точно мой покойникъ! » —

# XXXVIII.

Параша закраснелась или неть,

Сказать вамъ не умею; но Маврушки

Сь техь поръ какъ не было — простыль и следъ;

Ушла, не взявъ въ уплату ни полушки

И не успевъ надълать важныхъ бедъ.

У красной девушки и у старушки

Кто заступилъ Маврушу? признаюсь,

Не ведаю: и кончить тороплюсь.

#### XXXIX.

- Какъ развѣ все тутъ? шутите. «Ей Богу.»
- Такъ вотъ куда октавы насъ вели!

  Къ чему жъ такую подняли тревогу,

  Скликали рать и съ похвальбою шли?

  Завидную жъ вы избрали дорогу!

  Ужель иныхъ предметовъ не нашли?

  Да нътъ ли хотъ у васъ нравоученья?

  «Нътъ . . . . или есть: минуточку терпънья. . . .

XL.

Вотъ вамъ мораль: по мнѣнью моему, Кухарку даромъ нанимать опасно; Кто жъ родился мужчиною, тому Рядиться въ юбку странно и напрасно: Когда нибудь придется же ему Брить бороду себѣ, что несогласно Съ природой дамской.... Больше ничего Не выжмешь изъ расказа моего.



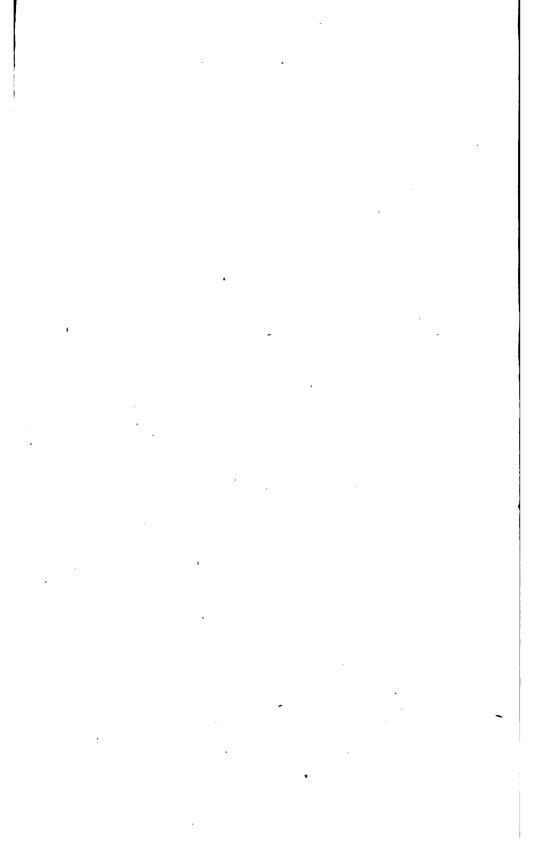

# АНДЖЕЛО.

## пъснь первая.

T.

Въ одномъ изъ городовъ Италім счастливой Когда-то властвоваль предобрый, старый Дукь, Народа своего отець чадолюбивый, Другь мира, истины, художествъ и наукъ. Но власть верховная не терпитъ слабыхъ рукъ, А добротъ своей онъ слишкомъ предавался. Народъ любилъ его, и вовсе не боялся. Въ судъ его дремалъ карающій законъ Какъ дряхлый звърь уже къ ловитвъ неспособный. Дукъ это чувствовалъ въ душъ своей незлобной, И часто сътовалъ. Самъ ясно видълъ онъ, Что хуже дъдушекъ съ дня на день были внуки,

Что грудь кормилицы ребенокь ужь кусаль, Что правосудіе сидьло сложа руки И по носу его льнивый не щелкаль.

### II.

Нерьдко добрый Дукъ, раскаяньемъ смущенный, Хотьль возстановить порядокъ упущенный; Но какъ? Зло явное, терпимое давно, Молчаніемъ суда уже дозволено, И вдругь его казнить совсьмъ несправедливо И странно было бы, тому-же особливо, Кто первый самъ его потворствомъ ободрялъ. Что дълать? Долго Дукъ терпълъ и размышлялъ. Размысливъ наконецъ, рышился онъ навремя Предать инымъ рукамъ верховной власти бремя, Чтобъ новый властелинъ расправой новой могъ Порядокъ вдругъ завесть, и былъ бы крутъ и строгъ.

### Ш.

Выль некто Анджело, мужь опытный, не новый Вь искустве властвовать, обычаемь суровый, Бледифоній въ трудахь, ученье и посте, За нравы строгіе прославленный везде, Стеснившій весь себя оградою законной, Сь нахмуреннымь лицомь и съ волей непреклонной. Его-то старый Дукь наместникомь нарекь, И въ ужась ополчиль и милостью облекь, Неограциченны права ему вручая.

А самъ, докучнаго вниманья избъгая, Съ народомъ не простясь, incognito одинъ Пустился странствовать какъ древній Паладинъ.

IV.

Лишь только Анджело вступиль во управленье, И все тотчась другимь порядкомь потекло, Пружины ржавыя опять пришли вь движенье, Законы поднялись, хватая въ когти зло; На полныхъ площадяхъ, безмолвныхъ отъ боязни, По пятницамъ пошли разыгрываться казни, И ухо сталь себъ почесывать народъ И говорить: хе! ке! да этотъ ужъ не тотъ.

V.

Между законами, забытыми въ ту нору, Жестокій быль одинь: законь сей изрекаль Прелюбодью смерть. Такого приговору Въ томъ городь никто не помниль, не слыхаль. Угрюмый Анджело въ громадь уложенья Отрыль его, и въ страхъ повъсамъ городскимъ Опять его на свъть пустиль для исполненья, Сурово говоря помощникамъ своимъ: «Пора намъ зло пугнуть. Въ балованномъ народъ Преобратилися привычки ужъ въ права, П шмыгають кругомъ закона на свободь, Какъ мыши около зъвающаго льва. Законъ не долженъ быть пужало изъ тряпицы, На коемъ наконецъ уже садятся итицы.»

### VI.

Такъ Анджело на всъхъ навелъ невольно дрожь. Роптали вообще, смъялась молодежь, И въ шуткахъ строгаго вельможи не щадила, Межъ тъмъ какъ вътренно надъ бездною скользила: И первый подъ топоръ безпечной головой Попался Клавдіо, патрицій молодой. Въ надеждѣ всю бѣду современемъ исправить, И не любовницу, супругу въ свътъ представить, Джульету нѣжную успълъ онъ обольстить, И къ таинствамъ любви безбрачной преклонить. Но ихъ послѣдствін къ несчастью явны стали; Младыхъ любовниковъ свидѣтели застали, Ославили въ судѣ взаимный ихъ позоръ, И юношѣ прочли законный приговоръ.

### VII.

Несчастный, выслушавь жестокое рышенье, Съ поникшей головой обратно шель въ тюрьму, Невольно каждому внушая сожальнье И горько сътуя. Навстрычу вдругь ему Попался Луціо, гуляка беззаботный, Повыса, вздорный враль, но малый доброхотный. Другь, молвиль Клавдіо, молю! не откажи: Сходи ты въ монастырь къ сестры моей. Скажи, Что должень я на смерть итти; чтобъ поспышым Она спасти меня, друзей бы упросила, Иль даже бы ношла къ намыстнику сама. Въ ней много, Луціо, искуства и ума; Богъ далъ ея рѣчамъ увѣрчивость и сладость; Къ тому жъ и безъ рѣчей рыдающая младость Мягчитъ сердца людей. — Изволь! поговорю, Гуляка отвѣчалъ, и самъ къ монастырю Тотчасъ отправился.

### VIII.

Младая Изабела

Въ то время съ важною монахиней сиділа. Постричься черезъ день она должна была И разговоръ о томъ со старицей вела. Вдругъ Луціо звонить и входить. У решетки Его привътствуетъ, перебирая четки, Полузатворница: «Кого угодно вамь?» -Дъвица (и судя по розовымъ щекамъ Увъренъ я, что вы дъвица въ самомъ дъль), Нельзя ли доложить прекрасной Изабель, Что къ ней меня прислаль ея несчастный брать?» «Несчастный?... почему? что съ нимъ? скажите смъло: Я Клавдіо сестра.» — Неть, право? очень радъ. Онъ кланяется вамъ сердечно. Вотъ въ чемъ дело: Вашъ братъ въ тюрьмъ.—«За что?»—За то, за что бы я Благодарилъ его, красавица моя, И не было бъ ему инаго наказанья. — (Туть онь въ подробныя пустился описанья, Немного жесткія своєю наготой Для девственных ушей отшельшицы младой;

Но со вниманіемъ все выслушала діва, Безъ приторныхъ причудъ стыдливости и гивва. Она чиста была душею какъ эфиръ: Ее смутить не могь невъдомый ей міръ Своею суетой и праздными рѣчами.) Теперь, примодвиль онъ, осталось лишь мольбами Ванъ тронуть Анджело, и воть о ченъ просиль Васъ братецъ. — «Боже мой, дъвица отвъчала, Когда бъ отъ словъ моихъ я пользы ожидала!... Но сомнъваюся; во мнъ не станетъ силъ.... Сомнъньи намъ враги, тотъ съ жаромъ возразилъ, Насъ неудачею предатели стращають, И благо върное достать не допускають. Ступайте къ Анджело, и знайте отъ меня, Что если дъвица, кольна преклоня Передъ мужчиною, и просить и рыдаеть, Какъ Богь онъ все даеть, чего ни пожелаеть. — · IX.

Дъвица, отпросясь у матери честной, Съ усерднымъ Луціо къ вельможъ поспъщила, И на колъна ставъ, смиренною мольбой За брата своего Намъстника молила. Дъвица, отвъчалъ суровый человъкъ, Спасти его нельзя; твой братъ свой отжилъ въкъ; Онъ долженъ умереть. Заплакавъ Изабела Склонилась передъ нимъ и прочь итти хотъла, Но добрый Луціо дъвицу удержалъ. «Не отступайтесь такъ, онъ тихо ей сказалъ, Просите вновь его; бросайтесь на кольни, Хватайтеся за плащь, рыдайте; слезы, пъни, Всъ средства женскаго искуства вы должны Тенерь употребить. Вы слишкомъ холодны, Какъ будто ръчь идетъ межъ вами про иголку: Конечно, если такъ, не будетъ върно толку. Не отставайте же! еще!»

X.

Она опять

Усердною мольбой стыдливо умолять Жестокосердаго блюстителя закона.
«Повърь мнъ, говоритъ, ни царская корона, Ни мечь намъстника, ни бархатъ судіи, Ни полководца жезлъ — всъ почести сіи — Земныхъ властителей ничто не укращаетъ Какъ милосердіе. Оно ихъ возвышаетъ. Когда бъ во властъ твою мой братъ былъ облеченъ, А ты былъ Клавдіо, ты могъ бы пастъ какъ онъ, Но братъ бы не былъ строгъ какъ ты.

XI.

Ея укоромъ

Смущенъ быль Анджело. Сверкая мрачнымъ взоромъ, «Оставь меня, прошу,» сказалъ онъ тихо ей. Но дъва скромная и жарче и смълъй Выла часъ отъ часу. — Помилуй, говорила, Подумай, если тотъ, чъя праведная сила

Прощаеть и цвлить, судиль бы грвиныхь нась Безь милосердія, скажи: что было бъ съ нами? Подумай — и любви услышишь въ сердцв глась, И милость нвжная твоими дхнеть устами, И новый человъкъ ты будень.

### XII.

Онъ въ отвътъ:

«Поди; твои мольбы пустая словь утрата. Не я, законь казнить. Спасти пельзя мив брата, И завтра онь умреть.

## Пзабела.

Какъ завтра! что? нѣтъ, нѣтъ. Онъ не готовъ еще . . . подумай, въ самомъ дѣлѣ: Ты знаешь, государь, несчастный осужденъ За преступленіе, которое доселѣ Прощалось каждому; постраждеть первый онъ.

Анджело.

Законъ не умиралъ, но быль лишь въ усыпленьв; Теперь проснулся онъ.

Изавела.

Будь милостивъ!

Апджело.

Нельзя.

Потворствовать грѣху есть тоже преступленье: Карая одного, спасаю многихъ я.

### HBABEAA.

Ты ль первый изречень сей приговорь ужасный? И первой жертвою мой будеть брать несчастный! Нѣть, нѣть! будь милостивь. Уже ль душа твоя Совсьмъ безвинная? спросись у пей: ужели И мысли гръщныя въ ней отроду не тлъли?

ХПІ.

Невольно онъ вздрогнуль, поникнуль головой И прочь итти хотвль. Она: «Постой, ностой! Послушай, воротись! Великими дарами Я задарю тебя . . . . прими мои дары, Они не суетны, но честны и добры, И будешь ими ты двлиться съ небесами: Я одарю тебя молитвами души Предъ утренней зарей въ полунощной тиши, Молитвами любви, смиренія и мира, Молитвами святыхь, угодныхъ небу дввь, Въ уединеніи умершихъ ужъ для міра, Живыхъ для Господа.»

Смущенъ и присмирѣвъ, Онъ ей свиданіе назавтра назначаетъ И въ отдаленные покои поспышаеть.

## часть вторая.

### T.

День цвлый Анджело, безмольный и угрюмой, Сидвль, уединись, объять одною думой, Однимъ желаніємъ; всю ночь не тронуль сонъ Усталыхъ въждъ его. «Что жъ это, мыслить онъ, Уже ль ее люблю, когда хочу такъ сильно Услышать вновь ее, и взоръ мой усладить Дввичьей прелестью? По ней грустить умильно Дума.... Или когда святаго уловить Захочетъ бъсъ, тогда приманкою святою И манить онъ на крюкъ? Нескромной красотою Я не быль отроду къ соблазнамъ увлеченъ, И чистой дъвою теперь и побъжденъ. Влюбленный человъкъ досель мнъ казался Смъщнымъ, и и его безумству удивлился. А нынъ!....»

#### П.

Поутру къ Анджело явилась Изабела И странный разговоръ съ намъстникомъ имъла.

III.

Анджело.

Что скажешь?

Изабела.

Волю я твою пришла узнать. Анджело.

Ахъ, если бы ее могла ты угадать!... Твой братъ не долженъ жить...а могъ бы.

### Изабела.

Почему же

Простить нельзя его?

Анджело.

Простить? что въ мірѣ хуже Столь гнуснаго грѣха? Убійство легче.

Изабела.

Дa,

Такъ судять въ небесахъ, но на земль, когда? Анджело.

Ты думаень? такъ вотъ тебѣ предположенье: Что если бъ отдали тебѣ на разрѣшенье Оставить брата влечь ко плахѣ на убой, Иль искупить его, пожертвовавъ собой И плоть предавъ грѣху?

Изабела.

Скорће, чемъ душею,

Я плотью жертвовать готова.

Анджело.

Я съ тобою

Теперь не о душѣ толкую . . . . дѣло въ томъ : Братъ осужденъ на казнь; его спасти грѣхомъ Не милосердіе ль?

Изавела.

Предъ Богомъ я готова Душею отвъчать: гръха въ томъ никакого, Повърь, и пътъ. Спаси ты брата моего! Тутъ милость, а не гръхъ.

Апджело.

Спасеннь ли ты его,

Коль индость на въсахъ равно съ гръхомъ потянеть?

Изабела.

О пусть моимъ грѣхомъ спасенье брата станеть! (Коль это только грѣхъ.) О томъ готова я Молиться день и ночь.

Анджело.

Нътъ, выслушай меня:

Или ты словъ моихъ совсѣмъ не попимаешь, Или понять меня нарочно избѣгаешь; Я проще изъяснюсь: твой братъ приговоренъ.

Изабела.

Такъ.

Анджело.

Смерть изрекъ ему рѣшительно законъ. Изавела.

Такъ точно.

## Анджело.

Средство есть одно къ его спасенью. (Все это клонится къ тому предположенью, И только есть вопросъ и больше ничего.) Положимъ: тотъ, кто бъ могъ одинъ спасти его, (Наперстникъ судіи, иль самъ по сану властный Законы толковать, мягчить ихъ смыслъ ужасный)

Къ тебѣ желаньемъ быль преступнымъ воспаленъ, И требоваль, чтобъ ты казнь брата искупила Своимъ паденіемъ; не то — рашить законъ. Что скажень? какъ бы ты въ умѣ своемъ рашила? Изавела.

Для брата, для себя рашилась бы скорай, Поварь, какъ яхонты, носить рубцы бичей И лечь въ кровавый гробъ спокойно какъ на ложе, Чамъ осквершить себя.

Анджело.

Твой братъ умретъ. Изабела.

Такъ что же?

Онъ лучній путь себѣ конечно изберетъ. Безчестіємъ сестры души онъ не спасетъ. Братъ лучше разъ умри, чамъ гибнуть мна навачно.

## Анджело.

Затто жъ казалося тебѣ безчеловѣчно
Рѣшеніе суда? Ты обвиняла насъ
Въ жестокосердіи. Давно ль еще? Сейчасъ
Ты праведный законъ тираномъ называла,
А братній грѣхъ едва ль не шуткой почитала.

## Изабела.

Прости, прости меня. Невольно и душой Тогда лукавила. Увы! себь самой Противоръчила и, милос спасан,

И ненавистное притворно язвиния.
Мы слабы.

Анджело.

Я твоимъ признаньемъ ободренъ. Такъ, женщина слаба, я въ этомъ убъжденъ, И говорю тебъ: будь женщина, не болъ — Иль буденъ ничего. Такъ покорися волъ Судьбы своей.

MSABEJA.

Тебя и не могу понять.

Анджело.

Поймешь: люблю тебя.

Изабела.

Увы! что мнв сказать?

Джюльету брать любиль, и онъ умреть несчастный.

Анджило.

Люби меня, и живъ онъ будетъ.

Изабела.

Знаю: властный

Испытывать другихъ, ты хочень...

Анджело.

Нътъ, клянусь,

Отъ слова моего теперь не отопрусь; Клянуся честію!

MSABEJA.

О много, много чести!

И дело честное!...Обманщикъ! Демонъ лести,

Сейчась мнѣ Клавдіо свободу подпиши, Или поступокъ твой и черноту души Я всюду разглашу — и полно лицемѣрить Тебѣ передъ людьми.

### Анджело.

И кто же станеть върить? По строгости моей извъстень свъту я; Молва всеобщая, мой сань, вся жизнь моя И самый приговорь надь братней головою Представять твой донось безумной клеветою. Теперь я волю даль стремленію страстей. Подумай и смирись предъ волею моей; Брось эти глупости: и слезы и моленья И краску робкую. Отъ смерти, отъ мученья Тъмъ брата не спасешь. Покорностью одной Искупишь ты его отъ плахи роковой. Дозавтра отъ тебя я стану ждать отвъта. И знай, что твоего я не боюсь извъта. Что хочешь говори, не пошатнуся я. Всю истину твою низвергнетъ ложь моя.

### IV.

Сказаль и вышель вонь, невинную дввицу
Оставя въ ужасв. Поднявши къ небесамъ
Молящій, ясный взоръ и чистую десницу,
Отъ мерзостныхъ палатъ спѣшитъ она въ темницу.
Дверь отворилась ей; и братъ ея глазамъ
Представился.

 $\mathbf{v}$ .

Въ цепяхъ, въ уныни глубокомъ, О свътскихъ радостяхъ стараясь не жальть, Еще надъясь жить, готовясь умереть, Безмолвенъ онъ сидълъ, и съ нимъ въ плаще шпрокомъ Подъ чернымъ куколемъ съ Распятіемъ въ рукахъ Согбенный старостью бесьдоваль монахъ. Старикъ доказывалъ страдальцу молодому, Что смерть и бытіе равны одна другому, Что здесь и тамъ одна безсмертная душа, И что подлунный міръ не стоить ни гроша. Съ нимъ бедный Клавдіо печально соглашался, А въ сердцъ милою Джюльетой занимался. Отшельница вошла: миръ вамъ! — Очнулся онъ, И смотрить на сестру, мгновенно оживлень. Отецъ мой, говоритъ монаху Изабела, Я съ братомъ говорить одна бы здесь хотела. Монахъ оставиль ихъ.

VI.

Клавдіо.

Что жъ, милая сестра,

Что скажень?

Изабела.

Милый брать, пришла тебь пора. Клавдіо.

Такъ нътъ спасенья?

Изавела.

Нвтъ, иль развв поплатиться

Душей за голову?

Клавдіо.

Такъ средство есть одно? Изавела.

Такъ, есть. Ты могъ бы жить. Судья готовъ смягчиться. Въ немъ милосердіе бізсовское: оно Тебіз даруеть жизнь за узы муки візчюй.

Клавдіо.

Что? вычная тюрьма?

Изабела.

Тюрьма — хоть безь оградь,

Везъ цъпи.

Клавдіо.

Изъяснись, чтожъ это?

Изавела.

Другъ сердечной,

Братъ милый! Я боюсь... Послушай, милый брать: Семь, восемь лишнихъ льтъ ужель тебь дороже Всегдашней чести? Братъ, боишься ль умереть? Что чувство смерти? мигъ. И много ли терпъть? Раздавленный червякъ при смерти терпитъ то же, Что терпитъ великанъ.

Клавдіо.

Сестра! или и трусъ?

Или итти на смерть во мнв не станеть силы?

Повъръ, безъ трепета отъ міра отръщусь, Коль долженъ умереть; и встръчу ночь могилы Какъ дъву милую.

Изабела.

Воть брать мой! узнаю;
Изъ гроба слышу я отцовскій голось. Точно:
Ты должень умереть; умри же безпорочно.
Послушай, ничего тебь не утаю;
Тоть грозный судія, святоща тоть жестокой,
Чьи взоры строгіе во всьхь родять боязнь,
Чья избранная рьчь шлеть отроковь на казнь —
Самь демонь; сердцевънемь черно какъ адъ глубокой
И полно мерзостью.

Клавдіо. Наместникь? Изабела.

Адъ облекъ

Его въ свою броню. Лукавый человъкъ! . . . Знай: если бъ я его безстыдное желанье Рышилась утолить, тогда бы могь ты жить.

Клавдто.

О нътъ, не надобно.

HSABEAA.

На гнусное свиданье, Сказаль онь, нынче въ ночь должна и поспѣшить, Иль завтра ты умрешь.

Клавдіо.

Нейди, сестра.

Изавела.

Братъ милой!

Богъ видить: ежели одной моей могилой Могла бы я тебя отъ казни искупить, Не стала бъ болье иголки дорожить Я жизнію моей.

Клавдіо.

Благодарю, другь милой! Изабела.

Такъ завтра, Клавдіо, ты къ смерти будь готовь. Клавдіо.

Да, такъ....и страсти вънемъ кипять съ такою силой! Для одного мгновенья

Ужель себя огубить рашился-бъ онъ навакъ? Натъ, я не думаю. Онъ умный человакъ. Ахъ, Изабела!

Изавела,

Что? что скажешь? Клавдіо.

Смерть ужасна!

Изабела.

И стыдъ ужасенъ.

Клавдіо.

Такъ — однако жъ .... умереть. Идти невъдомо куда, во гробъ тлъть,

Въ холодной тьсноть ... Увы! земля прекрасна И жизнь мила. А туть: войти въ ньмую мглу, Стремглавъ низвергнуться въ кицящую смоду, Или во льду застыть, иль съ вътромъ быстротечнымъ Носиться въ пустоть, пространствомъ безконечнымъ.

Изабела.

### O Boze!

## Клавдіо.

Другъ ты мой! Сестра! позволь миѣ жить. Ужъ если будетъ грѣхъ спасти отъ смерти брата, Природа извинитъ.

### Изабела.

Что смѣешь говорить?

Трусь! тварь бездушная! отъ сестрина разврата Себв ты жизни ждешь! ... Кровосмъситель! нъть, Я думать не могу, нельзя, чтобъ жизнь и свъть Моимъ отцемъ тебв даны. Прости мнв, Боже! Нъть, осквернила мать отеческое ложе, Коль понесла тебя. Умри. Когда бы я Спасти тебя могла лишь волею моею, То все таки бъ теперь свершилась казнь твоя. Я тысячу молитвъ за смерть твою имъю, За жизнь — ужъ ни одной.

Клавдіо.

Сестра постой, постой!

Сестра, прости меня!

VII.

И узникъ молодой

Удерживалъ ее за платъе. Изабела Отъ гнѣва своего насилу охладѣла, И брата бѣднаго простила, и опятъ Лаская, начала страдальца утѣшать.

# ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

#### T.

Монахъ стоялъ межъ твиъ за дверью отпертою И слышаль разговорь межь братомь и сестрою. Пора мнв вамъ сказать, что старый сей монахъ Ни что иное быль, какь Дукь переодьтой. Пока народъ считалъ его въ чужихъ краяхъ И сравниваль, шутя, съ бродящею кометой, Скрывался онъ въ толпъ, все видълъ, наблюдалъ И соглядатаемъ незримымъ посъщалъ Палаты, площади, монастыри, больницы, Развратные дома, театры и темницы. Воображеніе живое Дукъ имьль; Романы онъ любиль, и можеть быть хотвль Халифу подражать Гаруну Аль-Рашиду. Младой отшельницы подслушавъ весь расказъ, Въ растроганномъ умв решиль онъ тотъ же часъ Не только наказать жестокость и обиду,

Но сладить кое-что...Онъ тихо въ дверь вошель, Дъвицу отозвалъ и въ уголокъ отвелъ. Я слышалъ все, сказалъ; ты похвалы достойна: Свой долгъ исполнила ты свято; но теперь Предайся жъ ты моимъ совътамъ. Будь покойна, Все къ лучшему придетъ; послушна будь и въръ. Тутъ онъ ей объяснилъ свое предположенье И далъ прощальное свое благословенье.

П.

Друзья! повърите ль, чтобъ мрачное чело, Угрюмой, влой души печальное зерцало, Желанья женскія навъки привязало И нъжной красотъ понравиться могло? Не чудно ли? Но такъ. Сей Анджело надменный, Сей злобный человькъ, сей грышникъ — быль любинь Душею нъжною, печальной и смиренной, Душей отверженной мучителемь своимь. Онъ быль давно женать. Летунья легкокрыла, Младой его жены молва не пощадила, Безъ доказательства насмішливо коря; И онъ ее прогналъ, надменно говоря: «Пускай себь молвы неправо обвиненье, «Ньть нужды. Не должно коснуться подозрынье «Къ супругь Кесаря.» Съ тъхъ поръ она жила Одна въ предмъстіи печально изнывая. Объ ней-то вспомниль Дукъ, и дъва молодая По наставлению монаха къ ней ношла.

#### TIT.

Марьяна подъ окномъ ва пряжею сидъла
И тихо илакала. Какъ ангелъ, Изабела
Предъ ней нечаянно явилась у дверей.
Отшельница была давно знакома съ ней,
И часто утъщать несчастную ходила.
Монаха мысль она ей тотчасъ объяснила.
Марьяна, только лишь настанетъ ночи мгла,
Къ палатамъ Анджело итти должна была,
Въ саду съ нимъ встрътиться подъ каменной оградой
И наградить его условленной наградой.
Чуть внятнымъ шепотомъ, прощаяся, шепнуть
Лишь только то: теперь о брать не забудъ.
Марьяна бъдная сквозь слезы улыбалась,
Готовилась дрожа — и дъва съ ней разсталась.

IV.

Всю ночь въ темницѣ Дукъ послѣдствій ожидаль, И сидя съ Клавдіо, страдальца утѣшаль. Предъ свѣтомъ снова къ нимъ явилась Изабела. Все шло какъ надобно: сейчасъ у ней сидѣла Марьяна блѣдная, съ успѣхомъ возвратясь, И мужа обманувъ. Денница занялась — Вдругъ запечатанный приказъ приноситъ вѣстникъ Начальнику тюрьмы. Читаютъ: что жъ? Намѣстникъ Немедля узника приказывалъ казнить И голову его въ палаты предъявить.

V.

Замыслиль новую затью Дукь — представить Начальнику тюрьмы свой перстень и печать, И казнь остановиль, а къ Анджело отправить Другую голову, вельвъ обрить и снять Ее съ широкихъ плечь разбойника морскаго, Горячкой въ ту же ночь умершаго въ тюрьив, А самъ отправился, дабы вельможу злаго Столь гнусныя дъла творящаго во тив, Предъ свътомъ обличить.

### VI.

Она помъщана, сказаль онъ, видъвъ брата Приговореннаго на смерть. Сія утрата Въ ней разумъ потрясла....

Но обнаружа гивъъ И долго скрытое въ душъ негодованье:
Все знаю, молвилъ Дукъ, все знаю! наконецъ
Злодъйство на землъ получитъ возданнье.
Лъвица, Анджело! за мною, во дворецъ!

VII

У трона во дворцѣ стояла Маріана
И бѣдный Клавдіо. Злодѣй, увидя ихъ,
Затрепеталъ, челомъ поникнулъ и утихъ;
Все объяснилося, и правда изъ тумана
Возникла. Дукъ тогда: что, Анджело, скажи,
Чего достоинъ ты? Безъ слезъ и безъ боязни
Съ угрюмой твердостью тотъ отвѣчаетъ: казни.
И объ одномъ молю: скорѣе прикажи
Вести меня па смерть.

Иди, сказаль властитель, Да гибнеть судія-торгашь и обольститель. Но біздная жена къ ногамь его упавь, Помилуй, молвила; ты мужа мні отдавь, Не отымай опять; не смійся надо мною. — Не я, но Анджело, смізлася надъ тобою, Ей Дукь отвітствуєть; но о твоей судьбі Самь буду я пещись. Останутся тебі Его сокровища, и будешь ты награда

Супругу лучшему. — Мив лучшаго ненадо. Помилуй, Государь! не будь неумолимъ. Твоя рука меня соединила съ нимъ! Ужели для того такъ долго я вдовъла? Онъ человъчеству свою принесъ лишь дань. Сестра! спаси меня! другъ милый Изабела! Проси ты за него, хоть на колъна стань, Хоть руки подыми ты молча.

Изабела

Душой о грешнике, какъ Ангель, пожалела И предъ властителемъ колена преклоня, «Помилуй, государь, сказала. За меня Не осуждай его. Онъ (сколько мне известно, И какъ я думаю) жилъ праведно и честно, Покаместъ на меня очей не устремилъ. Прости же ты его!»

И Дукъ его простиль.

KOREUB BTOPATO TOMA.

# ОГЛАВЛЕНІЕ ВТОРАГО ТОМА.

#### поэмы и повъсти.

|                        |   |     |   |       |   |   |   |   |   |   |   | • | Cmp. |  |  |
|------------------------|---|-----|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|--|--|
| Русланъ и Людмила      | • | •   | • | <br>• | • | • | • |   | • | • |   | • | 1    |  |  |
| Кавказскій Пленникъ    | • |     |   |       | • | • |   | • | • | • | • |   | 117  |  |  |
| Бахчисарайскій Фонтанъ | • | • • |   | •     |   |   |   |   |   |   |   |   | 157  |  |  |
| Братья-Разбойники      |   |     |   |       | • | • | • |   |   | • |   |   | 191  |  |  |
| Цыганы                 | • |     |   |       |   |   |   |   | • |   |   |   | 203  |  |  |
| Графъ Нулинъ           |   |     |   |       |   |   |   | • | • |   |   |   | 241  |  |  |
| Полтава                |   | •   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   | 259  |  |  |
| Домикъ въ Коломиъ      | • |     |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   | 331  |  |  |
| Анажело.               |   |     |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   | 347  |  |  |

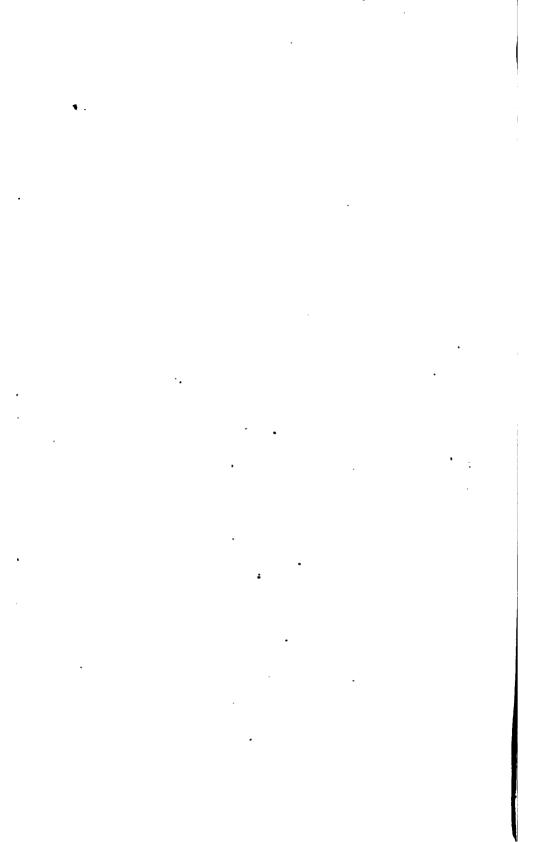

• ١.

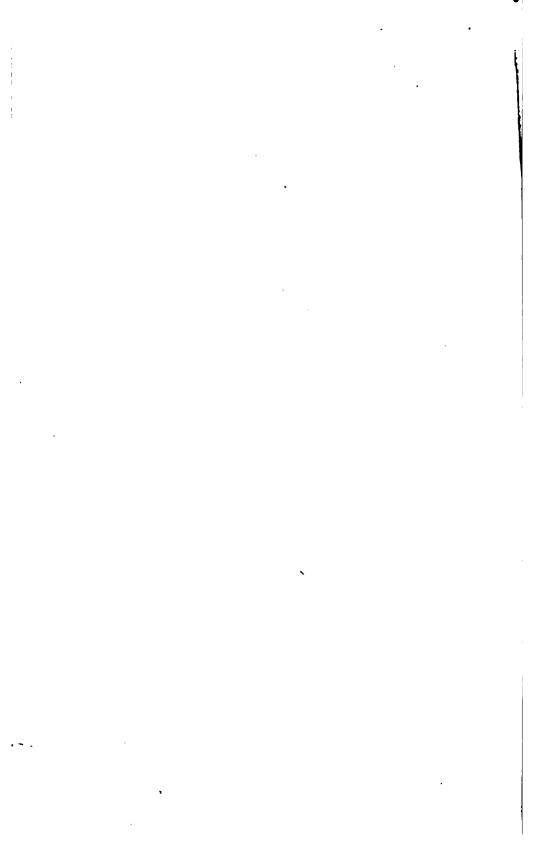

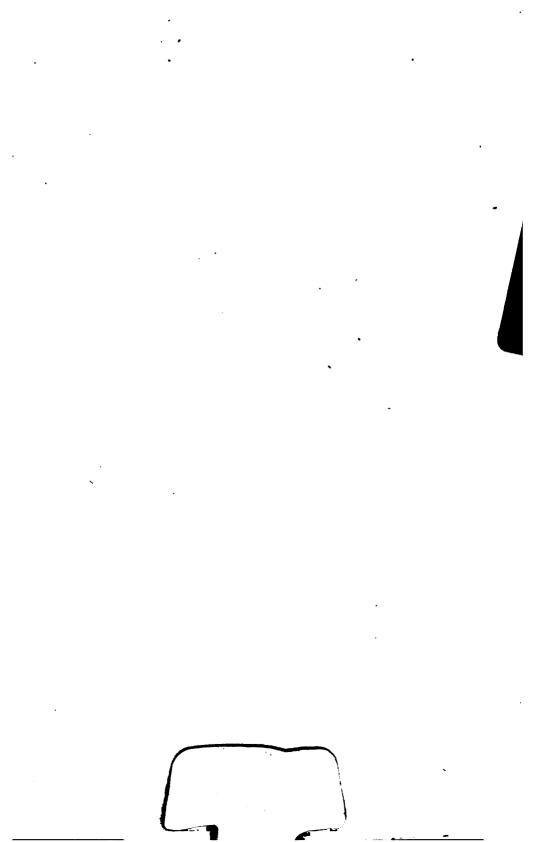

